





Macs Muccha 1909 2. 15 mas.

# СТИХОТВОРЕНІЯ с. я. надсона.

# C. R. MARCOIM.

Не говорите мню: онь умерь—онь живеть! Пусть жертвенникь разбить—огонь еще пылаеть, Пусть роза сорвана—она еще цвютеть, Пусть арфа сломана—аккордь еще рыдаеть. Не говорате мнях сях умерь—ках сешвення видоть эспрановымийх разовинь—ста систему, положить разовинь—ста мир грамичис, видоть среда сположим министра сеце грамичиство

## СТИХОТВОРЕНІЯ

## С. Я. НАДСОНА

съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ.

#### издание двадцать третье.

(Сто двадцать девятая тысяча).

Собственность Литературнаго Фонда.

(Общества для пособія нуждающимся литераторамь и ученымь).



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія М. А. Александрова (Надеждинская, 43). 1908. CTHXOTBOPEHIA

## АНООДАН .В .О

ес поэтрегона, фолопияле и біографическима сперисий.

#### HARAGIA IDAZUATE TPHTER

the unitary hornest standing out)

Собственность Литературнаго Фонда



C. sharrens T. A. a. a. a. a. a. a. a. (lissamment, de 1908).

Me en nyuma

et poer eups near... Man gmenen er rager Apoulue la aquestair mocher a enegats Tep washe a cemba, deg woodher a charage. Sa mespur have homerais a la mespure back einer marks Ho racuio, korga dego ui la vienca i unadalaso Mounte, in manurer o rapano partaer, -Her deger mayor here as many upon dans Mace never bearease upry pears neggetters cultimous les rup e harge reavi jadainai exercence nago usuaso. Mener over mede en som dad gan beau gapemen, It be one met gover marer, et un georaie jayroos Juparurar s sy djen co reda aux laquer . More neare arun, mencia er aous, nads hyujamus para De ci un au secternaro gard,

A cran con go bener nies mesen.

Pegnowayund entan u Seghannaur enegar Kan næster, mener hundaso vædt h spegde It merges a near jemen, new-Ir be asperge spegar Er pressonan apo barrer upun angus

P. Hadever



### Семенъ Яковлевичъ Надсонъ.

(БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ).

Какъ мало прожито, какъ много пережито... С. Надсонъ.

Трудно, кажется, представить себ'в жизнь, бол'ве грустную, чъмъ короткое, 24-лътнее существование Семена Яковлевича Надсона. Одинокое, печальное дътство, тяжелое отрочество, юность, омраченная безпощаднымъ недугомъ, и мучительная смерть... смерть въ то самое время, когда его уже окружала почетная извъстность, а впереди улыбались, быть можетъ, громкій усп'яхъ и слава! Поистинъ темная, ужасная картина!

Семенъ Яковлевичъ Надсонъ родился въ Петербургъ 14-го декабря 1862 г. Со стороны отца онъ былъ еврейскаго происхожденія. Дѣдъ его, принявшій православіе, жилъ въ Кіевѣ и имѣлъ тамъ недвижимую собственнесть, а отецъ, по разсказамъ знавшихъ его, весьма даровитый человѣкъ и хорошій музыкантъ, умеръ еще въ молодыхъ годахъ, отъ психическаго разстройства, въ пріютѣ для душевно-больныхъ. Мальчикъ совсѣмъ не зналъ отца, такъ какъ этотъ послѣдній умеръ, когда будущему поэту было всего два года. Мать поэта, Антонина Степановна, изъ русской дворянской семьи Мамантовыхъ, отличалась рѣдкой красотою и необыкновенной сердечностью, привлекательностью и симпатичностью. Оставшись жить въ Кіевѣ послѣ смерти мужа, Анто-

нина Степановна содержала собственными трудами себя и двухъ своихъ дётей, занимая мёсто экономки и учительницы въ семьй нёкоего Ф—ва. Когда мальчику было приблизительно лётъ семь, мать его, разсорившись съ Ф — вымъ, уёхала въ Петербургъ и поселилась здёсь у брата своего, Діодора Степановича Мамантова, а Семенъ Яковлевичъ поступилъ въ приготовительный классъ 1-й классической гимназіи. Вскорё затёмъ, уже больная, А. С. вышла вторично замужъ за Николая Гавриловича Фомина и уёхала съ нимъ въ Кіевъ. Но супружество это было несчастливо и кончилось тёмъ, что Фоминъ, въ припадкё умопомёшательства, повёсился. Испытавъ весь ужасъ нужды, такъ какъ она осталась безъ всякихъ средствъ по смерти второго мужа, А. С. снова пере- бхала съ дётьми въ Петербургъ, гдё стала заниматься въ школё сестры своей, Лидіи Степановны Мамантовой, и здёсь, еще молодая, 31-го года, умерла отъ чахотки.

О самомъ раннемъ дѣтствѣ С. Я. извѣстно очень мало. Впрочемъ, на эту первую пору его жизни проливаютъ нѣкогорый свѣтъ отрывки и наброски самого поэта, найденные въ посмертныхъ его бумагахъ. Вотъ одинъ изъ этихъ отрывковъ:

"Я мало знаю объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ мое дътство; знаю лишь нъсколько отрывочныхъ фактовъ, объясненія которымъ и до сихъ поръ не съумълъ подыскать. Вслъдствіе этого я никогда не вспоминаю о своемъ дътствъ, — я его себъ представляю, какъ представляю, напримъръ, годъ — въ видъ какой-то круглой дороги, причемъ часть ея, соотвътствующая великому посту, мнъ кажется покрытой чернымъ сукномъ, а Пасхъ— краснымъ; какъ представляю себъ Рождество — въ видъ убранной елки, и т. п.

"Когда случается мий представлять себй мое дійтство, прежде всего встаеть передо мною нашь маленькій флигелекь въ Кіевй. Я и до сихъ поръ люблю такіе флигельки: привітливый, уютный, со множествомъ пристроекъ, съ полусгнившимъ заборомъ изъ барочнаго ліка, за которымъ тянется пустырь, поросшій бурьяномъ,

молочаемъ, ромашкой и полынью; въ памяти моей онъ остался навсегда свътлымъ синонимомъ удобства, домовитости и тихой, беззаботной жизни. Въ низкихъ комнатахъ, съ неуклюжими, широкими печами, съ цвътами и занавъсками на окнахъ, съ дешевенькими обоями и некрасивой, но зато удобной и прочной мебелью. прошло мое первое, раннее дътство. Изъ него почему-то мнъ връзались въ память два факта-или, вфриве, двв картинки. Одна,какъ я въ первий разъ, четирехъ леть отъ роду, въ уютной кухив, принялся учиться грамотв у моей разсудительной старушкиняни, готовя сюрпризъ ко дню ангела мамы; а другая, -- какъ я съ сестрой, играя во дворъ, готовилъ объдъ изъ цвътковъ бълой и желтой акаціи и какой-то травы съ морковнымъ вкусомъ, называемой нами дудками. Отчего именно эти два факта врезались въ мою память не знаю; но я помню эти сцены, какъ бы онв случились со мной только вчера... Далъе помню себя въ деревнъ, въ подгородномъ имвній Ф — ва, у котораго моя мать живеть экономкой и гувернанткой. Воображение рисуеть мнв прежде всего старый, запущенный садъ, съ двумя, соединенными плотиной, прудами, съ густою зеленью березъ, ивъ, дубовъ и лицъ, съ пирамидальными вершинами итальянскихъ тополей и узкими дорожками потонувшими въ душистыхъ кустахъ жасмина и шиповника, перевитыхъ гибкими лозами ярко-зеленаго хмёля. Особенно памятенъ мив поросшій кранивой оврагь; нервдко, вооруженный деревянной саблей, я връзывался въ самую середину кранивы, которая въ моихъ одиновихъ дътскихъ играхъ казалась мнв полчищемъ татаръ, -и, не смотря на обжоги, отважно рубилъ направо и налъво, пока, утомленный, не выбирался изъ оврага и не бросался въ густую траву на берегу залитаго солнечнымъ блескомъ пруда, лъниво прислушиваясь къ металлически-звонкому и однообразному кваканью лягушекъ и немолчно раздающемуся въ ушахъ стрекотанью кузнечиковъ. А въ травъ все жило своей особенной, чудноновой жизнью. Я старался поставить себя на место большого краснаго муравья, вабирающагося по стебельку стройнаго колокольчика,

и съ его точки зрвнія взглянуть на этоть новый мірь: я поливчалъ игру свъта и тъни сквозь зеленую полумглу сквозившихъ на солнцв широкихъ листьевъ подорожника, открывалъ светлыя и привътливыя лужайки и грозныя гранитныя вершины, и достигаль. наконецъ, до того, что высокій кусть репейника казался мнв такимъ гигантомъ, что, при видъ его, у меня въ груди сжималось сердце какимъ-то мучительно-подавляющимъ чувствомъ. Такъ развивалъ я свое воображение. А тугъ кстати пришлась еще и моя страсть къ чтенію... Какъ я уже сказаль, я рано, ножеть быть, слишкомъ рано, выучился читать. Сначала дёло пошло довольно туго: помню, что я никакъ не могъ помириться съ в и съ ъ, встрвчающимися въ серединв слова. Цвлый годъ употребиль я на то, чтобы прочесть Швейцарскаго Робинзона и кое-что изъ Пушкина; зато потомъ надолго моимъ любимымъ чтеніемъ сдѣлались путешествія и стихи, пока не замінила ихъ, ужъ позже, страсть къ романамъ".

Лътъ восьми-девяти перечиталь онъ множество книгъ, читая безъ разбора все, что только попадалось подъ руку. Любопитенъ перечень этихъ книгъ въ одномъ изъ дневниковъ поэта (которые онъ началъ вести летъ 11, 12, въ военной гимназіи). Здесь мы читаемъ: "Апрель, 1875 года. Книжки, какъ, напр.: "Евгенія или Тайны французскаго двора"; мелкіе разсказы Гофиана; "Пътство", "Отрочество" и "Юность" Толстого; Жуковскій; "Разсказы доброй соседки"; "Воля" Скавронскаго; Тургеневъ ("Записки Охотника" и другіе разсказы, напр.: "Рудинъ", "Затишье" "Два пріятеля" и другіе); Гончаровъ ("Фрегатъ Паллада" "Обрывъ"); "Свой хлёбъ" — Решетникова; "На распутьв" — Авсвенко; "Дача на Рейнв" - Ауэрбаха; нвсколько повъстей и, разсказовъ Лескова-Стебницкаго; несколько книгъ Макаровой. Ростовской, Чистякова; много дътскихъ книгъ и разныхъ сказокъ; "За скипетры и короны", "Европейскія мины и контрмины", "Эпигоны" — Самарова, "Брянскіе льса", "Искуситель" — Загоскина, - да и не переписать всехъ, - очень ихъ много, которыя я прочель, бывши въ Кіевъ, и многія изъ этихъ книгъ сильно на меня вліяли".

Занятія мальчика въ классической гимназіи въ Петербургъ. а затемъ въ Кіеве, шли отлично. Въ последніе месяны жизни матери, по совъту Ильи Степановича Мамантова, Семена Яковлевича отдали пансіонеромъ во 2-ую военную гимназію (теперь 2-ой кадетскій корпусь), и это было первымъ серьезнымъ его горемъ. Разлука съ матерью тяжело поразила его. Не разъ горько жаловался онъ на это и впоследствии. "Всегда и всегда случалось со мною именно то, чего я больше всего страшился", - говорилъ онъ. - "Когда, бывало, ребенкомъ на меня находило желаніе капризничать и не слушаться, мать ничёмъ не могла такъ напугать меня, какъ объщаниемъ отдать въ корпусъ: про него она нарочно разсказывала ми'в разные ужасы. Подумайте же, съ какими мыслями переступилъ я, слабый и больной мальчуганъ, за его негостепріимный порогъ. Мать страдала не меньше меня—но выбора не было: злая чахотка день ото дня подтачивала ея шаткое существованіе, отниная возможность работать, а следовательно и платить деньги за мое ученіе. Дядя предложиль похлопотать о принятіи меня въ корпусь на казенный счеть, и, послі мучительныхъ колебаній, она согласилась. Не могу забыть, какъ въ последнюю ночь, проведенную мною дома, она уговаривала меня, со слезами на глазахъ, не скучать и хорошо учиться, и какъ объщала брать меня на праздники и на каникулы и вздить ко мнв. Не могу забыть раздирающей сцены въ первое воскресенье, когда меня насильно оторвали отъ матери и понесли сажать на извозчика, такъ какъ было уже половина девятаго вечера, а девять часовъ были назначены срокомъ моего отпуска".

Субботніе отпуски являлись такимъ образомъ свѣтлымъ праздникомъ для сына и для матери, но зато прощаніе ихъ въ воскресенье вечеромъ было пыткой для обоихъ и дурно отзывалось на расшатанномъ здоровьѣ больной. Родственники придумали не пускать ребенка прощаться съ матерью и однажды, давъ ему по-

раньше отобѣдать, рѣшили тотчасъ же увезти его въ гимназію. Мальчикъ кинулся къ комнатѣ матери—двери заперты, онъ стучится, ломится, зоветъ мать—все напрасно. Тогда порывистый, страстный, не помня себя отъ отчаянія, вбѣгаетъ онъ въ столовую и схватываетъ ножъ, чтобы зарѣзаться... Ножъ выхватили у него изъ рукъ и долго и сильно потомъ бранили...

Смерть матери глубоко поразила мальчика. Самъ онъ разсказываевъ объ этомъ такъ: "Зимою я забольлъ корью; больная, въ лихорадкв, едва закутанная въ ветхій салопчикъ (мать моя была очень горда и не любила просить помощи у кого-нибудь), она вздила ко мнв во всякую погоду, сидя целые дни и далеко за полночь у моего изголовья. Я выздоровель, но она слегла, и больше уже не вставала. Я не присутствовалъ при ея смерти: она знала, что это тяжело отзовется на моемъ впечатлительномъ организмв, и отказала себв въ счастіи видеть меня въ последнія минуты своей нерадостной жизни. Мнв пришлось застать ее уже на столе—и я остался одинъ, совершенно одинъ на беломъ светь!"

Ребеновъ затаилъ тяжкое горе свое на днѣ души, гдѣ оно и залегло у него на всю жизнь. Больной и нервный, онъ часто въ гимназіи плакалъ по ночамъ о томъ миломъ призракѣ своей матери, который неизгладимо жилъ въ его душѣ, — плакалъ безумно, горько, едва сознавая самъ, о чемъ онъ плачегъ... Впослѣдствіи поэтъ излилъ свое чувство къ матери въ нѣсколькихъ прекрасныхъ стихотвореніяхъ: "Мать", "Женщина", "Сквозь мглу прошедшаго встаетъ передо мной", "Старая сказка" и другихъ.

Послѣ смерти матери, сестру поэта, Анну, помѣстили въ Николаевскій институтъ. Такимъ образомъ братъ и сестра росли врознь и видѣлись весьма рѣдко. Первое время мальчику жилось не легко въ военной гимназіи, такъ какъ товарищи сначала не любили его: болѣзненный, впечатлительный, не отличавшійся физическою силою и ловкостью,—и вмѣстѣ съ тѣмъ самолюбивый, не въ примѣръ болѣе развитой и начитанный, чѣмъ весь классъ его, онъ выдѣ-

лялся изъ общаго уровня, что всегда и вездв обходится не лешево. Но мало-по-малу товарищи оцфиили искренность и лфтскирынарское великодушіе мальчика, оказывавшаго имъ немалыя услуги, -- напр., то, что онъ писалъ большинству изъ нихъ сочиненія, — и научились любить его. Первое время пребыванія въ гимназіи С. Я. занимался очень хорошо и шелъ вторымъ ученикомъ; но въ последнихъ классахъ онъ, по собственному признанію, сталъ ужаснейшимъ лентяемъ: целые дни сиделъ за стихами, а уроки готовиль только для "большихъ оказій". Темъ не менее, леть 16-ти онъ успъшно окончилъ курсъ, хотя математика давалась ему плохо и съ большимъ трудомъ. Не разъ встрвчаются въ дневникахъ его замътки слъдующаго рода: "Пока всъ экзамены выдержалъ; главныя трудности - алгебру и ариеметику - перешагнулъ: получиль по шестерочкв; "и то хлвов", какъ говорить В-бъ. Эти двъ науки для меня — Сцилла и Харибда". Русскую словесность онъ очень любилъ, а также исторію, о которой пишетъ следующее: "Ноябрь 1876 года. Я даже желаль бы, чтобы меня спросили по исторіи: я люблю отвівчать по ней. Слова и мысли льются, факты, цепляясь одинь за другой, составляють связный разсказъ былого, и давно умершія личности точно недавно сошли въ могилу, точно самъ присутствоваль при техъ ихъ подвигахъ, которые описываешь у доски съ картой. Одно только жалко: въ головъ нътъ-нътъ да и промелькиетъ мысль-, а ну какъ злодъй Г... срежеть "-и запутаеться, укоротить разсказь, чтобы не сказалъ учитель, что онъ разбавленъ водой. Приходится передавать одни голые факты, факты и факты, не оживляя ихъ интересными подробностями".

Лѣтъ 11, 12 мальчикъ, какъ мы говорили, сталъ вести дневникъ, ощущая въ этомъ непреодолимую потребность. Начиная свои дневники, онъ самъ говорилъ: — "По моему мнѣнію, дневникъ мнѣ необходимъ. Иногда меня вдругъ охватитъ чувство одиночества, хочется повърить кому-нибудь свои радости, свои печали, а вокругъ ни одного отдъльнаго лица; есть только стоглавое товари-

щество. Я поссорился съ \*\*\*; не знаю, глупъ онъ, или ужъ такой дрянненькій трушить этого не могу, да и не стоить: онъ для меня теперь слишкомъ ничтожная личность. Вотъ и примешься въ эти тяжелыя минуты за дневникъ и плачешь иногда надъ нимъ. Впрочемъ, слезы-то теперь не встрвчаются, а во 2-мъ классв неръдко онъ бывали. Выйдешь на занятіяхъ изъ класса, прильнешь къ стънъ и зальешься горячими, жгучими слезами". — А въ другомъ мъстъ своего дневника мальчикъ опять говоритъ: "Сяду, попишу. Все-таки больше разнообразія: точно разговариваешь съ другомъ, точно уносишься далеко, далеко изъ однообразныхъ гимназическихъ ствиъ". - Позже, уже въ октябрв 1877 г., послв небольшого перерыва, С. Я. засаживается снова за дневникъ, говоря: "Пневникъ мнв необходимъ: онъ хоть на краткій срокъ отгоняетъ сознание моего одиночества, которое приходится мнв переносить и въ гимназіи, и дома". Вследствіе этой живо-ощущавшейся мальчикомъ нотребности высказаться хоть письменно, онъ вель дневникъ, съ некоторыми только перерывами, начиная съ 1875 года и ночти вилоть до 1880-го. Благодаря этому обстоятельству, у насъ теперь богатый матеріаль, и мы попытаемся отрывками изъ этихъ дневниковъ по возможности обстоятельно и точно начертать характеристику внутренней жизни поэта во время его пребыванія въ военной гимназіи. Въ стихотвореніи "Мать" самъ поэтъ въ нёсколькихъ строкахъ даетъ эту характеристику, говоря:

> "Я росъ одиноко; я росъ позабытымъ, Пугливымъ ребенкомъ; угрюмый, больной, Съ умомъ, не по-дътски печалью развитымъ, И чуткой, болъзненно-чуткой душой".

И дъйствительно, при чтеніи дътскихъ его дневниковъ, прежде всего бросаются въ глаза ужъ очень рано развившаяся въ немъ склонность къ наблюдательности и къ анализу и необыкновенная впечатлительность и чуткость. Пусть взгляды мальчика на жизнь подчасъ крайне наивны, тъмъ не менъе, они доказываютъ пыт-

ливую работу мысли въ такомъ раннемъ возраств, когда чаще всего у другихъ она и вовсе не пробуждается. Такъ, напр., въ 12 лътъ онъ пишетъ: "А странный этотъ В... Онъ считаетъ величайшею добродътелью человъка — твердость характера и желъзную волю! Это хорошо имъть, конечно, но есть, право, лучшія чувства и качества. Мнъ кажется, что человъкъ скупой непремънно долженъ быть сквернымъ, и скупость такъ противна мнъ, что я никогда не сближусь и не полюблю скупыхъ. Я люблю людей веселыхъ, но не черезъ-мъру, непремънно честныхъ, не скупыхъ, серьезныхъ, когда надо, и умъющихъ сосредоточиваться на одномъ, правдивыхъ, — и еще тъхъ, у которыхъ въ душъ есть

"Невъдомый и дъвственный родникъ, Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный"...

"У меня всв люди раздвляются на двв половины: на людей живыхъ и на людей мертвыхъ. Самое главное и отличительное свойство людей живыхъ-это любовь въ природъ, способность восхищаться ею, познавать ея красоту и глубоко чувствовать превосходство надъ собою всего прекраснаго и высшаго. Къ моимъ живымъ людямъ я отношу художниковъ, писателей романовъ, народныхъ сказокъ, разсказовъ, повъстей и иногда писателей для театра. Кромъ того, во главъ ихъ я ставлю поэтовъ, каковы, напр., Гоголь, Пушкинъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, Кольцовъ и Никитинъ, и также нѣкоторыхъ известныхъ мнё хорошо особъ женскаго пола. Къ мертвымъ-купцовъ, ученыхъ, погруженныхъ только въ свои расчеты и кроив нихъ ничего не видящихъ и не понимающихъ. Недавно я замътилъ, что есть люди, не принадлежащие ни къ одному, ни къ другому разряду: это такъ называемые мною средніе люди. Къ нимъ принадлежитъ большее число людей. Эти средніе люди легко могуть сделаться или живыми, или мертвыми, смотря, подъ какимъ вліяніемъ они находятся. Къ несчастію, чаще всего эти средніе люди дівлаются пошлецами и не приносять никакой пользы отечеству, ни умными и обдуманными стихами, ни прозой. Люблю пофилософствовать и помечтать - это моя страсть ".

Нъсколько недъль спустя — новая отмътка въ дневникъ:

"Кто бы отгадаль, о чемь я спориль сейчась? О знаменитомъ спиритъ Бредифъ. Я стою за существование духовъ, но почти всё мнё возражають. Действительно, поднятіе стола на воздухъ и другія подобныя шутки могутъ вскружить голову всякому. Странно подумать, что даже въ тв минуты, когда предполагаешь, что никто не видить тебя и не знаетъ сокровенныхъ твоихъ мыслей, около тебя присутствуетъ духъ всезнающій и всемогущій ". - "Мив какъ-то странно скучно", - жалуется онъ въ апреле 1875 года, — "на глазахъ навертываются благодатныя слезы и хочется всёхъ и каждаго любить. Въ такія минуты я обыкновенно пишу стихи, но теперь какъ-то не хочется. пусто то, что называють жизнью, какъ пусты и мелочны всв ея волненія, и какъ ужасенъ тихій сонъ могиль съ его непроницаемыми тайнами! Отчего нътъ выходцевъ съ того свъта, если онъ существуеть, выходцевь, которые намь могли бы поведать загробную жизнь? И есть-ли она, эта обътованная, въчная жизнь, гдъ праведники счастливы, жизнь, которую намъ объщаеть Евангеліе? Страшныя мысли! Напрасно тревожать умъ подобные вопросы; къ несчастію, никто не можеть мнв ответить на нихъ. О, счастливъ тысячу разъ тотъ, кто имветъ мать, кому она можетъ объяснить все это и успокоить святымъ словомъ любви! А у меня въ подобныя минуты только два утвшенія и успокоенія — читать и писать ".

Онъ все подмѣчаетъ, всякая бездѣлица сильно тревожитъ его. Такъ, напр., мы читаемъ: — "30-го октября 1875 года. Сегодня выпалъ первый снѣгъ. Съ большою грустью замѣчаю, что съ каждымъ годомъ встрѣчаю первый снѣгъ съ большимъ и большимъ равнодушіемъ. Неужели въ душѣ угасаетъ природная поэзія и замираютъ тѣ неясные звуки, которые я передаю подъ образомъ стиховъ? Это будетъ ужасно".

Играетъ-ли онъ съ товарищами въ бары, игра эта наводитъ его на слъдующія размышленія:— "Сколько смълости въ этой игръ, сколько удалого, русскаго! По ней легко можно опредълить харак-

теръ человъка; благородный не задумается пожертвовать собой для спасенія изъ плъна товарищей, а трусъ или эгоистъ никогда не отважится близко подойти къ непріятелю".

Съ теченіемъ времени наблюдательность и чуткость его еще усиливаются. Фраза, сказанная миноходомъ и на которую другой на его мъстъ не обратилъ бы ни малъйшаго вниманія, връзывается у него въ памяти и вызываетъ въ немъ целый рядъ грустныхъ размышленій и мыслей. Такъ, въ мав 1876 г., онъ принетъ: "Я присматриваюсь какъ къ людямъ вообще, такъ и къ каждому въ особенности, и вижу, какъ они всв далеки отъ того идеала человъка, который создало мое воображение. Я думаль, напр., что люди помогають другимъ бъднякамъ изъ состраданія, но мнъ пришлось скоро разочароваться. И. С. \*\*\* (котораго я считалъ за весьма хорошаго человъка) говорилъ какъ-то, что ему очень надовли двла по дамскому лазаретному комитету (учреждение благотворительное) и что онъ пока не видит для себя никакой пользы отъ того, что хлопочеть и тратится въ пользу бъдныхъ. Досадно мить было на себя и на людей за это разочарованіе; ну, да что-жъ делать! Когданибудь надо же было узнать правду. Нечего обманывать себя и другихъ, говоря, что мы живемъ для того, чтобы приносить пользу. Мы должны жить для того, но гдё же эти идеальные Лео, которыхъ выставилъ Шпильгагенъ въ своемъ романъ "Одинъ въ полъ не воинъ "?

<sup>&</sup>quot;Я поставиль себь целью сделаться романистомь; я не знаю, достигну ли я ея, или неть, но во всякомь случае надёюсь, что мои наблюденія принесуть кому-нибудь пользу, хотя это и будеть одна капля въ широкомь просторь житейскаго моря (преглупая фраза, не правда-ли?). Мне досадно на себя за то, что я не сильный, не могучій Лео, а такъ же, какъ и всё прочіе въ мои лета, безплодный мечтатель, никому не приносящій пользы своими грезами, которыя, если верить "Обыкновенной Исторіи", никогда не осуществятся. Скверная доля!"

Но и другіе, болье бодрые звуки слышатся порсй во впечатлительной душь мальчика. Такъ, нъсколько дней спустя, мы читаемъ: "Многіе говорять, что мечтатели глупы, жалки и смышны. Не знаю, какъ другимъ, а мны жизнь кажется слишкомъ скверной, и, чтобы не представлять ее во всей наготы, я придаю людямъ и предметамъ такія качества, которыхъ они не имыютъ. Быть можеть, настанеть время, когда

> Исчезнетъ мечтою Украшенный міръ...

"Быть можеть, даже близко это времи; но мое правило любить, покуда можно любить, мечтать, пока мечтается, върить, пока върится, смъяться и плакать, пока есть смъхъ и слезы!"

Уже позже, въ 1877 г., 14-ти-лѣтній мальчикъ такъ говорить о своемъ влеченіи къ анализу:

"Находять, что безнощадный анализь—мученье. Я, наобороть, нахожу въ немъ какое-то особенное наслажденіе, особенное удовольствіе, похожее, какъ мнѣ кажется, на то удовольствіе, которое чувствоваль Пьеръ Безуховъ, объясняясь съ Элленъ".

И къ себъ самому будущій поэтъ старается присмотръться поближе. Въ октябръ 1876 г. онъ, между прочимъ, пишетъ:— "Я странный человъкъ: люблю опасности и случайности, но, вмъстъ съ тъмъ, боюсь ихъ. По моему мнѣнію, я не принадлежу къ трусамъ, но не могу назваться и храбрецомъ. Такъ, серединка на половинкъ. Я трусъ передъ опасностью и послъ, но не трусъ во время ея. Да, впрочемъ, опасность опасности рознь. Для меня самая большал опасность— разстройство нервовъ. Оно доходитъ иногда до большихъ размъровъ. Но спрыгнуть съ высокаго мъста, кинуться въ середину драки, чтобы спасти товарища, или назвать въ глаза туза и силача класса подлецомъ, когда онъ, пользуясь силой, обидитъ кого-нибудь— о, этого я не испугаюсь! Бывали примъры, что я ходилъ недълю съ синяками за смълое выраженіе".

Уже въ мальчикъ приходится отмътить проявленія тъхъ же душевныхъ качествъ, которыми впослъдствіи отличался юношапоэтъ. Всякая неправда и несправедливость, въ чемъ и какъ бы опъ ни проявлялись, приводили ребенка въ негодованіе; онъ боролся съ ними изо всёхъ своихъ слабыхъ силъ. Обижаетъ ли товарищъ товарища, — хилый и безсильный мальчикъ бросается тотчасъ, не разсуждая, на помощь обижаемому; обрушивается ли классъ—по его мнѣнію, несправедливо—на ни въ чемъ неповиннаго воспитателя,—онъ не боится пойти противъ всего класса; относится ли учитель несправедливо къ ученику,—не имѣя власти помѣшать этому, онъ всѣмъ сердцемъ негодуетъ и волнуется какъ видно изъ нѣсколькихъ мѣстъ въ его дневникахъ,—мѣстъ бросающихъ уже теперь свѣтъ на разныя черты характера будущаго поэта.

Очень рано проявилась въ поэтв и другая характеристическая особенность его — горячая любовь къ природв и ея пониманіе, тоже находящія себв краснорвчивое выраженіе въ дневникахъ его.

"Снѣгъ уже лежитъ повсюду", — пишетъ онъ, напримѣръ, въ ноябрѣ 1875 г. — "Я давно не видалъ такого чудеснаго зимняго дня. Небо совсѣмъ чисто, лишь тамъ, полузакрываясь въ его синевѣ, илыветъ бѣлое и прозрачное облачко, будто вытканное изъ лег-кихъ кружевъ. Солнце начинаетъ заходить, и весь плацъ покрывается мало-по-малу тѣнью. Однако послѣдніе лучи солнечные еще блестятъ золотой нитью на снѣгу и, какъ бы прощаясь, горятъ цвѣтами радуги въ снѣжинкахъ"...

Въ деревнъ это поэтическое чувство сказывалось, конечно, еще сильнъе. 23 іюня 1876 г. онъ заносить въ свой дневникъ: — "Раннее утро. Вчера вечеромъ пришла мнъ фантазія лечь спать въ строеніи, въ которомъ предполагалось прежде устроить ледникъ. Спалъ я съ работникомъ Андреемъ и пастухомъ, мальчикомъ лътъ пятнадцати, Оомою. Заснули поздно, часовъ въ 12, а до тъхъ поръ я имъ разсказывалъ двъ сказки Гоголя: "Сорочинская Ярмарка" и "Ночь передъ Рождествомъ". Андрей заснулъ подъконецъ, а Оома дослушалъ до конца и остался очень доволенъ.

. Ну, а теперь спать", - заключиль я свой разсказь и растянулся на солом' рядомъ съ Андреемъ, прикрывшись его теплымъ овчиннымъ кожухомъ. Черезъ полчаса мы захрапъли дружнымъ тріо и проспали крвико до тъхъ поръ, пока арендаторъ не пришелъ будить Андрея и Өому, которымъ было время идти работать. Распрощавшись съ ними, я захватилъ скринку, съ которой ръдко разлучаюсь, и вышель на воздухъ. За рекою пылала заря. На огнисто-аломъ фонв ея резко выделялись темнозеленыя кроны елей, окаймляющихъ съ левой стороны садъ. Сквозь ихъ густую зелень просвъчивала Тигода, гладкая, какъ стекло, и вся залитая яркимъ сіяніемъ зари. У насъ во все горло кричалъ пътухъ и ему громко вторилъ другой изъ-за ръки. Я отправился къ себъ въ комнату и подъ чириканье воробьевъ принялся писать свой дневникъ. Который-то часъ? У насъ во всемъ домъ ни у кого нъть часовъ, но, кажется, солнышко уже взошло, такъ какъ на кухив и на стволахъ березъ исчезли красные отблески зари, хотя облака носять еще по краямь ея отпечатокь. Люблю я это раннее. немного свъжее утро, этотъ громкій ку-ку, доносящійся изъ сосъдней рощи, мирную картину трехъ деревень, ярко облитыхъ алымъ свътомъ".

Почти одновременно съ этими проявленіями начало развиваться въ Надсонъ родственное съ ними поклоненіе красотъ. Такъ, скоро послѣ поступленія въ военную гимназію, онъ страстно увлекся женственно-красивымъ изображеніемъ архангела Гавріила на иконъ въ тимназической рекреаціонной залѣ. Еще раньше началъ онъ влюбляться, и всѣ дневники его испещрены признаніями въ любви, предметы которой быстро смѣнялись одинъ другимъ, причемъ, однако, онъ почти каждый разъ, благодаря рано развившемуся въ немъ анализу, очень скоро отрезвлялся и уяснялъ себѣ суетность своего мимолетнаго увлеченія.

Богато одаренный вообще, поэтъ нашъ отличался въ особенности выдающимся музыкальнымъ талантомъ. Музыку онъ страстно любилъ, и часто ему казалось даже, что онъ созданъ больше музыкантомъ, чёмъ поэтомъ. Когда въ гимназіи онъ попалъ въ число тёхъ, которыхъ выбрали обучаться игрё на скрипкв, то пришель въ такой восторгъ, что записалъ это важное событіе въ свой дневникъ въ слёдующихъ выраженіяхъ:

"Апрель 1875 года. Какое счастье! Вчера отъ радости даже писать не могъ! Меня выбрали играть на скрипкъ. Вчера послъ объда бралъ первый урокъ, а сегодняшнюю ночь мят не спалось, и я сочинилъ стихи: "Ночь на озеръ". Попрошу Ал. О., учителя музыки, положить ихъ на музыку и выучить меня играть ихъ на скрипкъ. То-то будетъ радость для меня! Я тогда въ деревнъ, если случится намъ вечеромъ кататься на лодкъ, возьму съ собой скрипку и буду играть и пъть. Экія воздушныя мечты!"

Успъхи въ музыкъ онъ дълалъ большіе и всю жизнь уже не разставался съ своей скрипкой: она сопровождала его всюду. Игралъ онъ также—по слуху—на рояли и на нъсколькихъ другихъ инструментахъ, игралъ цълые часы, съ горячимъ, задушевнымъ увлеченіемъ...

Но хотя музыка, къ которой присоединялось и пъніе (мальчикъ быль также пъвчимъ въ гимназіи), были его любимыми занятіями, они все-таки не могли вподнъ удовлетворить его жажды дъятельности. По его иниціативъ устраивались у товарищей, внъ лимназін, домашніе спектакли, въ которых онъ самъ принималь участіе и какъ режиссеръ, и какъ актеръ. Кром'в того, но его же иниціативъ, въ гимназіи было предпринято изданіе журнала. Первая понытка такого изданія была сділана въ сентябріз 1874 года и. какъ мы видимъ изъ дневниковъ Надсона, очень занимала его: — "У насъ съ А....ъ, —писалъ онъ въ сентябръ 1875 г., затъвается "Литературно-сатирическій журналь". Туда я буду помъщать мои стихи и прозу. Предподагаю пока написать двъ вещи прозою: "Романъ моего дътства" и "Петербургские бъдняки". И на то, и на другое много у меня передъ глазами матеріаловъ. Изъ стиховъ буду помъщать туда только лучшіе. Подписчиками будуть знакомые; плата за мъсяцъ--десять листовъ

писчей бумаги. Журналъ, конечно, не будетъ печататься. Его будутъ переписывать во столькихъ экземплярахъ, сколько будетъ подписчиковъ. Каррикатуры туда будетъ рисовать сестра А...ва: она хорошо рисуетъ. Выходить нашъ журналъ будетъ ежемъсячно, по 12 листовъ каждый экземпляръ. Въ немъ также будутъ помъщаться разныя современныя объявленія, анекдоты, разсказы, критика и т. п. вещи. Мнъ пришло въ голову еще писать въ журналъ "Очерки современной жизни въ гимназіи". Въ нихъ я думаю выставлять вст ръзко-выдъляющіеся натуры и типы, вст новости и мнтнія въ этомъ замкнутомъ кружкъ. Я думаю выпускать вст мои сочиненія подъ псевдонимомъ, напр.: Журнальный писака, Знакомый незнакомецъ и др. Меня это предпріятіе очень интересуетъ; я очень желаю, чтобъ оно удалось. А...въ будетъ помъщать тамъ статьи сатирическія, литературныя и научныя".

Но предполагаемое изданіе, повидимому, не осуществилось, такъ какъ, недёли двё спустя, молодые литераторы издавали уже журналь "Домашній кружокъ"; въ декабрё же 1876 г. мы видимъ ихъ занятыми новымъ изданіемъ: "Литературный Винегретъ", редакторъ котораго — Надсонъ.

Тутъ же, въ гимназіи, мальчикъ то и дёло писалъ товарищамъ сочиненія, и только удивляешься, откуда у него бралось время, когда пробёгаешь въ дневникахъ его замётки слёдующаго рода:

"4-го Сентября 1875 г. Вчера вечеромъ мнѣ пришлось написать шесть сочиненій. Кажется, всѣ вышли порядочны. Сегодня будуть читать, посмотримъ, что скажутъ. Дай Богъ, чтобы похвалили; они—моя слава!"

"25-го Сентября 1875 г. Сочиненій пять по крайней мѣрѣ придется написать, а это не шутка. Надобно, чтобъ одно не походило на другое, но чтобы было хорошо. Да, работы немало! Такъ ругаешься, ругаешься съ товарищами, а какъ придетъ время писать сочиненія, всѣ сейчасъ и лѣзутъ. Совѣстно какъ-то отка-

зать, да и то, правду сказать, что сочиненія—моя гордость. А однако я очень самолюбивый, такъ что раза два услышать похвалы для меня не непріятно!"

И позже, въ старшихъ классахъ гимназія, поэтъ продолжаль снабжать сочиненіями чуть не весь классъ. Такъ, напр., 3-го февраля 1878 года читаемъ: — "Усталъ страшнъйшимъ образомъ: только что кончилъ заниматься съ Мишей и написалъ два сочиненія: одно ему, а другое Ч...у, по исторіи. Это ужъ четвертое сочиненіе по исторіи и все про опричину, а у меня еще въ перспективъ имъется написать пять штукъ: немудрено напрактиковаться... Сегодня еще много дъла: надо одольть еще одно сочиненіе, да съ тригонометріей сладить! Вотъ отвратительная наука! Не приведи, Господи, самому злъйшему врагу моему, собакъ Д....выхъ, Муркъ, изучать ее когда бы то ни было! Нътъ, я рожденъ не для математики, а "для вдохновенія, для сладкихъ звуковъ и молитвъ!.."

"11-го Декабря 1878 г. Усталъ ужасно: занимался съ Мишей Д. и писалъ сочинение по истории. Это чуть ли не девятое. Надовло страшно, а отказать неловко. Въ перспективъ имъется еще два сочинения по русскому и одно по истории; все это удовольствие къ завтрашнему дню. Не знаю, какъ усиъю".

При всемъ этомъ поэтъ успъвалъ прочитывать массу книгъ. Чтеніе онъ страстно любилъ,—какъ мы уже говорили,—еще съ ранняго дътства. Читалъ онъ безъ разбора все, что попадалось подъ руку, но тъмъ не менъе имълъ о прочитанномъ собственное мнъніе, которое и высказывалъ въ дневникахъ: "1-го Мая 1875 года. Прочелъ книгу Густава Эмара "Благородное Сердце", окончаніе первой серіи его романовъ. Я почти всъ его романы прочиталъ,—ужасно невъроятныя приключенія, чепуха!" А на другой день мальчикъ снова отмъчаетъ: "Прочелъ сочиненія Марлинскаго, 2 тома, да кромъ того отдъльный его романъ "Аммалатъ-Бекъ"—мнъ не нравится. Читаю оттого, что другого ничего нътъ. Въ нашей библіотекъ я все перечиталъ. Да и

вся-то библіотека нашего возраста небогата: всего - то книгъ дв'єсти, а н'экоторыя по н'эскольку экземпляровъ... Да и что га книги!.."

И затыть идеть длинный перечень этихъ книгъ, имыющихся въ библіотекъ гимназіи, и оказывается, что лучшія книги: Гончарова, Достоевского, Толстого, Бълинского и т. д. онъ получаль отъ воспитателя и товарищей, абонированныхъ въ разныхъ городскихъ библіотекахъ. Чтеніе Шиллера, между прочимъ, произвело, повидимому, сильное впечатлёніе на 12-ти-лётняго мальчика; по крайней мъръ онъ отмъчаетъ въ дневникъ: "Октябрь 1875 г. Только что прочелъ трагедію Шиллера "Разбойники". Она произвела на меня сильное впечатление. Какой нужень быль геній, чтобы произвести подобную трагедію! Какъ чудно, живо выставлены тамъ характеры дъйствующихъ лицъ! Какъ великъ и удивителенъ характеръ Мора-разбойника! Это отличная вещь! Признаться откровенно, я прежде сильно-таки сомнъвался въ геній Шиллера. И вотъ я, наконецъ, убъждаюсь въ томъ, что Шиллеръ былъ необыкновенный человъкъ. Ужъ я не представляю его себъ толстымъ, обрюзглымъ бюргеромъ, съ огромной кружкой пива въ рукахъ и трубкою въ зубахъ". Некоторое время спустя поэтъ читаетъ разсказы Кущевскаго и отивчаетъ и о нихъ свое мивніе: — "Прочелъ очерки, разсказы и картинки Кущевскаго. Очерки эти отличаются отъ всёхъ подобныхъ имъ содержательностью и неподдельнымъ юморомъ",

Писать стихи С. Я. началь очень рано, съ девяти лѣтъ, въ подражаніе—какъ онъ разсказываетъ въ своей автобіографіи—своему двоюродному брату М. Правда, сначала онъ мечталь сдѣлаться романистомъ, собирался написать то тотъ, то другой разсказъ, темы которыхъ и приводятся въ его дневникахъ; но все-таки болѣе всего привлекала его поэзія. У сестры С. Я. нашлось одно стихотвореніе, написанное въ 1873 г., когда автору не было еще одиннадцати лѣтъ, а въ дневникахъ его постоянно встрѣчаются отмѣтки о вновь написанныхъ или же задуманныхъ стихотворе-

ніяхъ, при чемъ изръдка приводятся и самыя стихотворенія, каково, напримъръ, слъдующее, написанное въ 1876 году.

#### TABIS:

Ночь благовонной тишиною И южной прелестью полна; Надъ спящей мирнымъ сномъ землею Горитъ, какъ свътлый шаръ, луна. Вдали, обросшій весь кустами, Стоить твой домикь надъ рекой; Облитый лунными лучами, Бълъетъ въ чащъ онъ лъсной. Въ твоемъ окошкъ, замирая, Лампадки слабый свъть блестить, Какъ будто нитка золотая Онъ, въ ръчкъ искряся, дрожитъ. Быть можеть, ты теперь читаешь, Надъ жнигой голову склоня; Иль, растворивъ окно, мечтаешь Подъ звуки пъсни соловья; Иль предъ иконою святою, Съ молитвой жаркою, стоишь И, върой полная живою, На ликъ Спасителя глядишь!...

Мадо-по-малу поэтическій таланть Надсона крѣпнеть и растеть, и вмѣстѣ съ тѣмъ крѣпнеть и растеть и горячая любовь его къ поэзіи. Быть поэтомъ — скоро становится сознательною цѣлью его жизни, и онъ опредѣленно и ясно высказываеть это самъ въ дневникѣ отъ 31-го октября 1877 года.

"Я давно собирался написать поэму "Монахъ". Плохо чтото двигается моя поэма; не потому ли, что я очень требователенъ къ самому себъ; не потому ли, что меня заъло, быть можетъ, неосновательное желаніе славы? Сегодня воспитатель параллельнаго отдъленія попросилъ у меня мою тетрадку со стихами. Я поломался—и даль... Не знаю, что-то онъ скажеть: я не особенно, впрочемъ, върую въ посторонній судъ, хотя вообще онъ ко мав довольно милостивъ. Меня часто мучаетъ одна мысль: неужели я одинъ изъ Александровъ, такъ мѣтко очертанныхъ Гончаровымъ въ его "Обыкновенной исторіи", или изъ неудачниковъ Райскихъ въ "Обрывъ"? Если такъ, то хоть стрѣляйся. Я положительно погибну, если увѣрюсь, что во мнѣ нѣтъ поэтическаго таланта!.. А... передъ чаемъ позвалъ меня къ себъ. Въ чемъ дѣло, думаю?— "У васъ",— говоритъ,— "стихъ выработался, и т. д... Вы, пожалуйста, все, что будетъ новаго, давайте мнѣ; что касается мыслей, то онѣ придутъ; кромѣ того, замѣтно подражаніе Пушкину и т. д." Я раскланялся и вышелъ. Первый опытъ подвергнуть свои произведенія суду взрослыхъ удался, что, признаюсь откровенно, много польстило моему авторскому самолюбію".

Къ той же начатой поэмѣ "Монахъ" поэтъ возвращается еще нѣсколько разъ.— "1-го Ноября 1877 года. Мой "Монахъ" двигается. Я имъ пока доволенъ. Впрочемъ, написано еще очень немного".— "2-го Ноября. Перечитывая моего "Монаха", я увидѣлъ, какъ много въ немъ негладкостей и ошибокъ. Прежде всего меня поразила вялость слога. Развѣ такъ написанъ Лермонтовскій "Демонъ"? Я отложилъ свою поэму до поры, до времени, а то вдохновеніе охладѣло, картины приглядѣлись, писать не хочется".— Нѣсколько дней спустя отмѣчаются новые поэтическіе замыслы и говорится о новомъ стихотворномъ произведеніи. — "11-го Ноября. Начатую третьяго дня "Сказку дѣдушки", какъ и слѣдовало ожидать, бросилъ, но зато написалъ: "Сонъ Іоанна Грознаго". Удалось!"

Не лишена интереса, между прочимъ, относящаяся приблизительно къ этому времени первая попытка четырнадцатилътняго поэта отдать въ печать свои стихотворенія,— попытка, не увънчавшаяся, впрочемъ, успъхомъ. Вотъ какъ авторъ объ этом разсказываетъ въ своемъ дневникъ:

"1-го Ноября 1877 года. П... только что мнв показываль новый журналь: "Сверная Зевзда". Сличая два, помвщенныя тамъ, стихотворенія: "Изъ дунайскаго альбома" и "Птичка", я нашель, что даже мои нехитростныя произведенія куда лучше. "Если такія вещи печатаются, мои напечатають твиь паче", — думаль я, и рвшиль на этомъ основаніи попытать счастія — послать въ журналь три свои стихотворенія: "Пускай смвются надо мною", "Двв картини" и "Ночью". Къ несчастію, не знаю, какъ это двлается. Спрошу у кого-нибудь сввдущаго. Подъ стихами подпишу свою полную фамилію".

"Ну, я сжегъ свои корабли. Стихи переданы П..., чтобы онъ ихъ послалъ въ редавцію "Съверной Звъзды". Будь, что будетъ, а будетъ то, что ръшитъ судьба и редакторъ "уважаемаго" журнала. Дай Богъ удачи! Неужели я дождусь счастья видъть когданибудь напечатанными свои стихотворенія?"

\_3-го Ноября. О моихъ стихахъ до сихъ поръ ни слуху, ни духу. Ну, да впрочемъ, я очень скоръ: вчера только они посланы. Если приметъ ихъ "Съверная Звъзда", пошлю еще раза два, три въ этотъ журналъ, потомъ отважусь на "Кругозоръ", потомъ на "Пчелу" и, наконецъ, на "Ниву". Если буду получать гонораръ, первымъ долгомъ куплю себъ часы, потомъ отдамъ починить скрипку, потомъ куплю американскіе коньки и буду мало-по-малу конить деньги для покупки произведеній лучшихъ русскихъ авторовъ, какъ-то: Пушкина, Лермонтова, Жуковскаго, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Аксакова, гр. Л. Толстого, гр. А. Толстого, Грибовдова, Бълинскаго и фонъ-Визина. Но, впрочемъ, все это ужасно похоже на молочницу, которая собиралась продать кувшинъ молока и купить на эти деньги теленка, потомъ корову, потомъ домъ и т. д., -и всв ся надежды разбились вивств съ твиъ, какъ разбился кувшинъ съ молокомъ... Что это на меня сегодня писарство напало! Такія буквы выписываю, что уму непостижимо. А какая гордость мив будеть (воть такъ фраза, чисто немец

кая), какая слава, хотвлъ я сказать, въ нашемъ кружев, если узнають, что я печатаю въ журналахъ, хотя бы и такихъ не извъстныхъ, какъ "Съверная Звъзда"! Хоть бы Л... какъ-нибуд узнала! Однако до какой мелочности я довелъ свое самолюбіе: ноэ вія у меня является не цълью, а средствомъ. матеріаломъ для рисовки и возможности блеснуть заработанными часами, американскими коньками, скрипкой, библіотекой и т. д. Но, впрочемъ, нечего обольщать самого себя: върнъе всего, что мои... (хотълъ написать "жиденькія" произведенія, но мнъ и не разсчетъ, да и несправедливо клеветать на самого себя)... неопытныя произведенія такъ и останутся ненапечатанными. А было бы пріятно начать литературную карьеру удачей. Ну, да мало ли что пріятно: къ несчастію, намъ всегда кажется пріятнымъ по большей части лишь то, что трудно достать или даже невозможно. А какъ бы я быль радъ!

Однако премерзкое состояніе ожидать отвъта изъ "редакціи". Первая попытка напечатать! Въдь это важная вещь! У меня въ груди такая борьба между страхомъ и надеждой, а съ небесъ все нъть отвъта. Должно быть, владътель "Звъзды" и позабылъ о гръшномъ авторъ гръшнаго произведенія! Чортъ бы его взяль совсъмъ!"

Въ концѣ того же ноября 1877 г. случилось событіе, имѣвшее очень важное значеніе и для послѣдующей жизни поэта: онъ познакомился съ семействомъ Дешевовыхъ, и это знакомство съ перваго же раза такъ охватило всего его, показалось ему, — съ самаго дѣтства одинокому, не видѣвшему ни участія, ни ласковаго привѣта, — чѣмъ-то такимъ лучезарнымъ, ослѣпительно-свѣтлымъ, что онъ спѣшитъ тотчасъ же занести объ этомъ событіи въ свой дневникъ въ крайне-восторженныхъ выраженіяхъ.

И дъйствительно, знакомство съ Дешевовыми произвело значительный переворотъ въ его жизни. Семейство это состояло изъ отца, матери, сына—товарища Надсона,—и дочери, Наташи, молодой девушки. Любовь къ этой последней охватила всю душу поэта, и 30-го января 1878 г. вотъ что писалъ онъ въ своемъ дневникъ: — "У меня въ душт проснулось много стараго, можетъ быть, и глупаго, но хорошаго, мое разочарование исчезло безъ следа. Я снова помирился съ жизнью, о чемъ поспъшиль оффиціально заявить самому себв новымъ стихотвореніемъ. Я съ удивленіемъ заметиль, что всю ночь не спаль: трудно передать словами, какое наслажденіе доставляло мий сознаніе, что я любимъ, я, чуть ли не уродъ, любимъ такою красавицей и умницей. Мнв было ново это нолное, счастливое чувство взаимной любви. Какъ нарочно, прямо въ комнату заглядываль полный мёсяць, и мнё буквально казалось, что свътъ его врывается мев прямо въ душу, пробуждая тамъ что-то до того новое и прекрасное, что у меня невольно сжималось въ груди сердце и на глаза выступали обильныя слезы восторга. Я всю жизнь мою готовъ отдать за одну такую ночь ".

А 6-го февраля того же года онъ говорилъ на тѣхъ же страницахъ: — "Я знаю одно: я ни разу до этихъ поръ влюбленъ не былъ; всв тѣ фразы о любви, которыми пересыпанъ мой дневникъ — фальшь. Я самъ ошибался: я принималъ за любовь желаніе любви, поклоненіе тому неопредѣленному, но прекрасному идеалу, который нарисовало мнѣ воображеніе и чувство. Я отказываюсь отъ своего прошлаго, я весь отдаюсь теперь новому, свѣтлому чувству моей первой любви, всей душой переношусь възаманчивый міръ страданій, наслажденій, счастія, упоенія, надеждъ, мечты и ревности. Что я нашель особенно хорошаго въ Н. М. — не знаю; я не хочу объ этомъ думать, я знаю одно — что всю жизнь свою я готовъ отдать за нее, и мнѣ довольно этого сознанія. Мнѣ дорого все, что хоть самымъ отдаленнымъ образомъ касается ея; мнѣ дорого все, на что обращаетъ она свое вниманіе".

Рядомъ съ этимъ свѣтлымъ настроеніемъ прорывались у поэта и теперь еще минуты тоски и унынія. Порой ему казалось, что вся семья Д...выхъ не такъ уже дружески относится къ нему, что Н. М. предпочитаетъ ему другого... Въ такихъ случаяхъ онъ искалъ утёшенія въ поэзіи. "Находясь подъ впечатлёніемъ свёжей грусти, я написалъ стихотвореніе, въ которомъ высказалъ все, что жгло и волновало меня. Я помию, оно вышло у меня недурно и довольно сильно!"

Но радостное настроеніе все-таки преобладало въ этомъ періодѣ жизни С. Я.

"Мои личныя дёла идуть отлично", —писаль онъ 2-го мая 1878 г.: - два первые экзамена (математика) выдержалъ (случайно, должно быть). Физику также выдержу. Стихи мои будуть напечатаны въ следующемъ М журнала "Светъ". Объ этомъ последнемъ сообщили мев Д...вы. Въ Н. М., какъ видно изъ вчерашняго сумасшедшаго монолога, я влюблень, и, должно полагать, налолго. Я теперь вполив счастливъ: я нашелъ себв дорожку и сивло пойду по ней, опираясь, въ случав нужды, на совъты такого друга, какимъ выказалась въ отношении меня С. С. Споткнусь ли я, - меня поддержить теплая въра въ жизнь и людей. Я гордо зажгу свой факель на пользу общую, если только у меня хватить силы для борьбы съ мглою; не хватитъ — я наду, борясь, съ честнымъ именемъ поборника свъта. Впередъ, мой челнъ, впередъ по бурнымъ волнамъ житейскаго моря, къ въчной правдъ, къ благодатному свъту!.. У насъ теперь третій урокъ. Меня еще не спрашивали... Сегодня въ три часа должна прівхать С. С. Если "Свътъ" вышелъ, она привезетъ мей этотъ нумеръ. Какъ пріятно будетъ увидъть напечатаннымъ свое стихотвореніе: я воображаю себъ, какъ написано будетъ заглавіе: "На заръ" и моя подпись подъ стихотвореніемъ! Скорви бы вышель этотъ нумеръ, съ которымъ соединено такъ много въ моей жизни. Я вступилъ теперь на дорогу, назадъ поздно, да и не зачемъ: даль являетъ такой заманчивый призракъ славы; невидимый голосъ шепчетъ: "иди впередъ, впередъ", -и я пойду впередъ!.. "

Одновременно съ этимъ душевнымъ удовлетвореніемъ и отды-

комъ, съ расцвътомъ дружбы и любви, начались и литературные его усиъхи. Еще 31-го января 1878 года поэтъ пишетъ: "Я положительно въ восторгъ; причина этому—рецензія Докучаева на моего "Іоанна Грознаго". Вотъ она отъ слова до слова: "Вымысель отличается правдоподобіемъ; изложеніе образное, есть идея, только нъкоторые стихи неудобны въ стилистическомъ отношеніи". Одного только не понимаю: какую онъ нашель идею? Я, право, самъ не знаю. Что касается неудобства нъкоторыхъ стиховъ въ стилистическомъ отношеніи—Докучаевъ правъ. Впрочемъ, эту неисправность я постарался исправить во второй редакціи стихотворенія. Въ началъ русскаго урока я быль въ какомъ-то бъщеномъ восторгъ, но Докучаевъ читаль намъ сегодня "Старосвътскихъ Помъщиковъ", и это чувство мало-по-малу исчезло, уступивъ мъсто тихому, пріятному впечатлънію... Какая прелесть этотъ Гоголь!"

Итакъ, стихотвореніе "На заръ" было отдано въ "Свътъ" и принято тамъ. Теперь уже поэтъ сталъ писать стихи, разсчитывая на то, что они появятся въ печати. "Третьяго дня, — говоритъ онъ 20-го апръля 1878 года, — я написалъ небольшое стихотвореніе "Кругомъ легли ночныя тъни" — варіацію на старую тему объ "Истинъ", и оно, мнъ кажется, удалось. Отдамъ верховному критику С. С., и если она найдетъ его недурнымъ, пошлю къ верховнъйшему критику Вагнеру, и буду ждать его приговора".

Въ первихъ числахъ мая 1878 г. поэтъ занесъ, наконецъ, въ свой дневникъ радостное и счастливое для него собитіе: появленіе въ печати перваго его стихотворенія: — « Септъ» есимель! Вотъ то собитіе первой важности, котораго я ждалъ такъ долго и съ такимъ нетерпъніемъ. Я только что объ этомъ узналъ, и трудно передать, какъ я счастливъ. Я никогда не забуду той услуги со сторони С. С., что она первая оцънила мой талантъ. Я бъгалъ сейчасъ на квартиру Б... (онъ получаетъ "Свътъ") и видълъ свое стихотвореніе. Вагнеръ не измънилъ ни строчки. Ура, тысячу разъ ура! Не могу писать: я изнываю подъ наплывомъ разнородныхъ ощущеній. Наташа, я счастливъ!.."

Затемъ поэтъ разсказываетъ довольно подробно свой визитъ въ редакцію "Свъта", куда онъ отправился достать себъ № журнала, въ которомъ было напечатано его стихотвореніе: "Признаться, сердце-таки у меня постукивало, когда я дрожащими отъ волненія руками дернуль за мідную ручку звонка и сталь ждать. Вскоръ за дверью застучали чьи-то мелкіе шаги, и мнъ отперла дверь какая-то молодая дёвочка, вёроятно, горничная Вагнера — "Могу я видъть г. профессора?" — спросилъ я. — "Кого-съ?" -- "Г-на редактора". — "Г-на редактора-съ?.." — съ видимымъ недоумвніемъ произнесла она: - "Вамъ, можеть, Николая Петровича нужно-съ?.. Они дома... "- "Мив г-на Вагнера надо. Доложите ему". Я услыхаль, какъ быстро пробъжала дъвочка какую-то большую комнату, должно быть залу, и произнесла: "Васъ тамъ какой-то кадетъ спрашиваетъ". Я невольно улыбнулся. Черезъ нъсколько секундъ опять раздался ея скорый аллюръ, и она сказала мив: "Пожалуйте-съ въ кабинетъ". Двлать нечего, пришлось идти въ кабинеть, на норогъ котораго встрътиль меня Вагнеръ и, сухо поклонившись издали, очевидно досадуя, что его оторвали отъ работы, произнесъ: "Что ванъ угодно-съ?" Я несколько смутился и объявиль ему, что хотель бы иметь последній № "Света". Жена его принесла нумеръ. "Что это стоить? " — спросиль я и почувствоваль, что краснью до ушей. — "Да въдь въ розничной продажь нельзя, кажется, продавать", возразила она. — "Нельзя", —отвъчалъ Вагнеръ. "Такъ какъ же?.. "- начала его жена. - "Очень жаль ", - перебиль я: - "здъсь помъщено мое стихотворение". И я началъ было откланиваться, какъ вдругъ Вагнеръ быстро подошелъ ко мнв. — "Вы Надсонь? " — спросиль онь. — "Да", —сь поклономь отвъчаль я. — "Здравствуйте, здравствуйте!" — онъ протянулъ мнъ руку. которую я не преминуль пожать съ уважениемъ, сознавая, что жму ту руку, которою были написаны сказки "Кота-Мурлыки". — "Что-жъ, вы желаете получить гонораръ?" — спросилъ Вагнеръ. Я, разумъется, отказался. "Такъ вы возьмите хоть всв нумера

"Свъта"... Онъ сказалъ мнѣ еще нѣсколько одобряющихъ словъ, я передалъ ему свое новое стихотвореніе и исчезъ. Да еще въ передней долго возился съ шинелью, крючки которой никакъ не могъ застегнуть. Вышелъ я изъ редакціи въ полномъ восторгѣ... Я крѣпко прижалъ къ губамъ нумера "Свъта", заработанные мною и поэтому дорогіе нумера, и, быстро шагая по панели, принялся вслушиваться во внутренній голосъ, который повторалъ мнѣ фразу Вагнера при отдачѣ новаго моего стихотворенія: "Если оно будетъ такъ же хорошо, какъ предыдущее, я непремѣнно помѣщу его!"

Въ томъ же году началась въ поэтв сильная внутренняя работа: его волновали и мучили разные "проклятые вопросы", и главнымъ образомъ вопросы религіозные. Правда, последніе тревожили его еще раньше, какъ видно изъ одной зам'єтки его: "Поневол'є приходится согласиться съ Гоголемъ, когда онъ, заканчивая свою пов'єть въ "Миргородіє", говорить: "Скучно на этомъ світь, господа!"—А есть ли еще другой світь? Вотъ вопросъ, который меня уже мучаеть три года и который я не могу рішить и до сихъ поръ".

Но теперь вся эта внутренняя работа выступала уже на первый планъ; вопросы и сомнънія преслъдовали, терзали его, не давали ему покоя, и онъ писалъ:— "Февраль 1878 года. Бурный годокъ выдался для меня: много я передумалъ, много перечувствовалъ и испыталъ. Рано начали тревожить меня тъ вопросы, надъ ръшеніемъ которыхъ долго бились и бъются люди. И—слава Богу, чъмъ раньше ръшатся они, въ какую бы сторону ни ръшились, тъмъ лучше... За это время я выросъ нравственно пълой головой: я скинулъ съ себя все дътское, я поднялъ знамя юности и поднялъ его въ пору душевныхъ волненій и тревогъ. Я знаю, какъ важно ръшеніе этихъ вопросовъ, передъ которыми все остальное блъднъетъ, или, върнъе говоря, я чувствую эту важность, предугадываю ее инстинктомъ. Боже мой, какъ бы мнъ хотълось поскоръй поръшить съ этими тревогами, подъ впечат-

лъніемъ которыхъ я изнемогаю. Что же такое въ сущности въра?

Да, тяжелую, бурную эпоху моего развитія переживаю я въ настоящее время; эта эпоха—моя нравственная бользнь, и я чутко прислушиваюсь къ ходу ея, какъ врачъ, ждущій съ часу на часъ перелома, отъ котораго зависитъ жизнь или смерть. Я стою теперь на распутьи: двѣ дороги передо мною, — по которой же суждено мнѣ идти?"

Проследить подробнее за ходомъ этой внутренней работы въ душе юноши намъ нельзя, такъ какъ дневникъ его здесь обрывается. Въ этотъ перерывъ, продолжавшійся довольно долго, поразилъ поэта жестокій ударъ: такъ горячо любимая имъ девушка умерла отъ скоротечной чахотки. Смерть ея онъ занесъ въ свои тетради въ сравнительно даже сдержанныхъ и спокойныхъ выраженіяхъ: "31 Марта 1879 года. Она, — наше солнышко, наша светлая звездочка, — погасла... закатилась, пропала въ той темноте, страшной и неразгаданной, которую мы зовемъ смертью! Господи, упокой ея душу!"

. . . . . . . . . . . . .

"Не время виновато въ томъ, что мнѣ иногда, даже въ самыя свѣтлыя минуты, такъ страстно хотѣлось умереть; виновато то, что, сознавая всю идеальность взглядовъ Н. М. и вполнѣ имъ сочувствуя, я въ жизни встрѣчалъ діаметрально-противоположную ложь и грязь. Я послѣ ея смерти—смерти совсѣмъ не боюсь, но умирать не хотѣлъ бы изъ принципа: во-первыхъ, мнѣ еще сильно нужно работать надъ собой, для того, чтобы сдѣлаться достойнымъ ея; во-вторыхъ, нужно работать для другихъ, нужно постараться одному сдѣлать то, что мы собирались сдѣлать съ нею вмѣстѣ. У меня есть талантъ, — въ этомъ я, наконецъ, убѣдился, — и ея именемъ я обѣщаю не допускать ни одного фальшиваго и неискренняго звука въ моихъ пѣсняхъ, ни одного подкупного слова"...

Какъ сильно поразила поэта смерть Н. М., какъ больно

отозвалась она на всей последующей его жизни, вилно изъ двухъ прекрасныхъ стихотвореній, посвященныхъ ея памяти ("Любили-ль вы, какъ я" и "Я вновь одинъ"), вошедшихъ еще при жизни поэта въ изданный имъ сборникъ стихотвореній, и мнодругихъ, написанныхъ на эту же тему. Когда же жизнь вступила въ свои права и впечатленія этой любви стушевались, онъ считалъ такое забвение чуть не преступлениемъ съ своей стороны. Такъ, напримъръ, уже черезъ нъсколько лътъ, въ письм' въ А. Н. Плещееву по поводу стихотворенія, написаннаго этимъ последнимъ и снова напомнившаго молодому поэту такъ часто волновавшія его мысли, онъ говорить: "Есть что-то подлов и низкое въ способности забвенія, вложенной въ душу челов'вка; забвеніе, въ сущности говоря, та же изміна, и даже хуже изміны, такъ какъ лицо страдательное изъ могилы не въ силахъ поднять свой голосъ, - и вижств съ твиъ это неизбежно, это человечно, это одна сторона стараго разлада между идеаломъ и жизнью. Меня мотивъ стихотворенія касается особенно близко: сколько разъ я молилъ у прошлаго прощенія за одну только возможность жить въ настоящемъ! Помните, еще не такъ давно мы съ вами говорили на эту тему, и я, на основаніи того, что есть забвеніе, отрицаль любовь, такъ какъ такая любовь на время кажется мнв жалкой, ничтожной, "земной" любовью, а сердце просить, требуетъ въчности и чистоты идеала".

Несмотря на поразившее его горе, юноша все-таки нашелъ въ себъ достаточно силъ, чтобы успъшно выдержать экзамены и кончить курсъ. Передъ тъмъ онъ читалъ на гимназическомъ вечеръ поэму свою "Гуда" и имълъ блестящій успъхъ. Въ гимназіи ежегодно устраивались концерты, въ которыхъ принимали участіе хоръ, сформированный изъ кадетъ, и оркестръ, составленный изъ нихъ же. Этими только вещами и ограничивалась обыкновенно программа концертовъ. Для молодого поэта было, однако же, сдълано почетное исключеніе, и онъ читалъ своего "Гуду". Похвалъ и одобреній было много. Поэтъ сдълался предметомъ общаго со-

чувствія, вызвавъ въ наиболье чуткихъ своихъ товарищахъ даже нѣкоторое поклоненіе себѣ. Еще ранѣе концерта стихотворенія Надсона, въ томъ числѣ и "Іуда", дѣятельно переписывались, переходили изъ рукъ въ руки; а черезъ нѣсколько дней чуть ли не весь корпусъ зналъ ихъ наизусть...

Затъмъ, по желанію опекуна, С. Я. поступилъ въ Павловское военное училище, и тутъ на первомъ же ученіи, когда въ суровый, осенній день юнкеровъ вывели въ однихъ мундирахъ на плацъ, онъ схватилъ острый катарръ праваго легкаго и опасно заболълъ. Сначала онъ пролежалъ довольно долго въ лазаретъ, а затъмъ его отправили на казенный счетъ на Кавказъ, въ Тифлисъ, гдъ онъ прожилъ у родственниковъ почти годъ. Отсюда онъ писалъ сестръ своей, Аннъ Яковлевнъ, воспитывавшейся въ Николаевскомъ Институтъ:

"Пишу тебв изъ Тифлиса, куда, какъ и следовало ожидать, добрадся я совершенно благополучно. Только на военно-грузинской дорогъ встрътили меня сильная буря и такой страшный вътеръ, о которомъ вы въ Петербургъ, конечно, не имъете ни малъйшаго понятія. Зато въ Тифлисв погода чудесная — солнце и зелень. Твой почтенный братецъ то и дъло лазить по горамъ и взбирается на страшныя кругизны, отыскивая прекрасные виды. И виды действительно стоятъ того, чтобы на нихъ любоваться безъ конца: какая-то глубоко-могучая и безконечно-суровая мысль залегла въ съдыхъ горахъ Кавказа. Такъ вотъ и кажется, что сдвинутся они, эти суровые великаны, и раздавять дерзкаго червяка-человвка, рвшившагося вгобраться на ихъ крутне хребты. Какъ чуднохорошо стоять на ихъ вершинъ, на краю обрыва, и глядъть на лежащій подъ ногами городъ съ его хлопотливой, муравьиной жизнью и движеніемъ! Какъ отрадно, какъ вольно дышется горнымъ воздухомъ! Но всего этого не передать въ письмъ!"

Мало-по-малу здоровье поэта начало поправляться, и онъ сталъ смотръть бодръе въ будущее. Его заботила, между прочимъ, участь сестры; онъ утъшалъ ее въ институтскихъ ея невзгодахъ, на которыя она ему жаловалась; писалъ ей, что пока придется еще потеривть, а потомъ онъ возьметъ ее къ себв и они отлично заживутъ вмъстъ. "Мнъ наша будущая жизнь рисуется въ очень розовыхъ краскахъ, и знай, что если я только захочу, то всего достигну. О здоровьт моемъ могу сообщить тебъ самыя утъщительныя свъдънія: отъ моего катарра не осталось и слъда. Всъ находятъ, что я очень поправился; а докторъ, предсказывавшій мнъ даже смерть, если я не перестану курить, теперь молчитъ и только смотритъ на меня во вст глаза, точно удивляется—я ли это, или не я!"

Все это время С. Я. не велъ уже правильныхъ дневниковъ, и только изрѣдка попадается въ черновыхъ его тетрадяхъ для стиховъ нѣсколько страницъ, въ которыхъ записаны его взгляды и чувства по поводу тѣхъ или другихъ событій его жизни. Вотъ почему у насъ въ рукахъ гораздо меньше матеріаловъ для характеристики послѣдующихъ періодовъ его жизни—на Кавказѣ, въ военномъ училищѣ, въ Кронштадтѣ и т. д.—сравнительно съ періодомъ его пребыванія въ гимназіи. Правда, дневники могутъ хотя отчасти быть замѣнены письмами поэта, которыя теперь и займутъ у насъ главное мѣсто.

Время шло своимъ чередомъ. Молодой поэтъ писалъ довольно много стихотвореній, между прочимъ, свое извѣстное: "Да, хороши онъ, кавказскія вершины"; участвовалъ въ любительскихъ спектакляхъ, очень много читалъ, но сталъ сильно скучать о "миломъ сердцу его сѣверѣ". Время вернуться въ Петербургъ приближалось, и онъ рвался туда. Въ Тифлисѣ все ему опротивѣло. Настало лѣто—время года, невыносимое въ Тифлисѣ. Вотъ въ какомъ тонѣ пишетъ объ этомъ С. Я. сестрѣ: "Я очень сожалѣю, что ты мнѣ не сообщила, когда именно пришлютъ мнѣ билеты; если тянуть со дня на день, то скоро и лѣто кончится, а мнѣ просто не въ мочь становится выносить эту жару. Отъ нея на улицахъ и лошади падаютъ, каково же людямъ? Точно нарочно, ей-Богу, стоитъ мнѣ куда-нибудь пріѣхать, чтобы погода съ ума

сошла. Въ Тифлисѣ самое лучшее время зима: не холодно и не жарко; а прівхаль я—и въ комнатахъ доходило до 11 градусовъ. Спасенья не было отъ холода. Лѣтомъ же просто некуда дѣваться: раздѣнешься и лежишь — ничего дѣлать невозможно. Прибавь къ этому еще то обстоятельство, что у меня подъ ногами, въ нижнемъ этажѣ, находится пурня (хлѣбня), гдѣ цѣлый день не тушатъ огня—и ты поймешь, что въ моей комнатѣ немного холоднѣе, чѣмъ въ аду".

Тутъ-то, въ Тифлисъ, нъкоторое время до отъъзда въ Петербургъ, поэта стали особенно сильно мучить раздумье и тяжелыя мысли о предстоявшемъ ему ближайшемъ будущемъ. Всёми силами души возставаль онъ противъ военной службы, ясно сознавая, что для него военная служба-гибель, что она идеть въ полнъйшій разръзъ съ его характеромъ, способностями и здоровьемъ. Мучительно спрашиваль онь себя: - "Куда я иду? Что же ждеть меня тамъ? На что убиваю свои силы и способности? Мнв ли быть военнымъ?" — Мечтою юноши было поступить въ университетъ. Онъ зналъ, что у него на это хватило бы и выдержки, и способностей. Но на подготовку къ университету требуются средства, а кто же поможеть ему? Самъ онь, больной, къ тому же окончившій курсь въ военной гимназіи, гдф достанеть уроки, чтобы содержать себя, готовиться по латинскому и греческому языкамъ и вносить плату въ университетъ?.. Но если уже университетъневыполнимая мечта, то онъ охотно пошель бы въ консерваторію,въль и туда можно попасть безплатно. - "Да и мало ли заведеній", —пишеть онъ, — , гдъ можно учиться на казенный счеть! Съ удовольствіемъ пошель бы даже въ музыкальное отдёленіе театральнаго училища, потому что и туда можно попасть на казенный счеть. Однимъ словомъ, куда угодно, но не въ военную службу! Хоть въ сапожники!" — Терзаясь этими тяжелыми мыслями, угнетенный горемъ, одиночествомъ, бользнью, поэтъ доходилъ до отчаянія, чуть ли не до мысли о самоубійствъ.

Вотъ отрывокъ изъ тогдашняго его дневника: -- "10-го мая

1880 года. Давно, очень давно, въ последній разъ брался я за перо, чтобы заносить на страницы дневника то, что почемунибудь входило въ кругъ моихъ наблюденій и волновало меня. Я говорю "очень давно", хотя въ сущности съ техъ поръ прошло немного времени; но какъ много пережито, какъ много перечувствовано въ этотъ небольшой промежутокъ времени! Не скажу. чтобы я сдёлался другимъ человёкомъ, нётъ — я просто состарился, и состарился скверной старостью. Съ дневникомъ я встръчаюсь опять, какъ со старымъ другомъ-и следовательно, не безъ чувства горечи, принимая въ соображение, что было, что ожилалось — и что совершилось. Съ грустью замечаю, что даже и перо мев изменило, и хоть "страдание слова", какъ выражается Постоевскій, и -- "благородное страданіе", но ужасиве его я не знаю: оно назойливо напоминаетъ человъку о его жалкой ничтожности. Прошлымъ тетрадямъ дневника я давалъ особое заглавіе и эпиграфъ, давалъ, чтобы сдёлать ихъ похожими на рукопись романа (такъ я люблю литературу, даже въ ея мелочахъ!). Къ этой тетрадкъ какъ нельзя больше идетъ заглавіе: "Записки Сумасшедшаго" и эпиграфъ: "У алжирскаго ден подъ самымъ носомъ тишка!" Я не иронизирую: если я не сощелъ еще съ ума, то по крайней мара схожу, и вскора сойду окончательно: это мое твердое убъждение въ течение двухъ последнихъ летъ. Впрочемъ, это нисколько не удивительно: человъкъ состоитъ изъ мяса, костей и нервовъ; я состою изъ костей и разстроенныхъ нервовъ, при чемъ последніе, конечно, имеють исключительное вліяніе на мою душу и разсудовъ. Смерть Н. М., смерть С. С., положение сестры, погибающій безплодно таланть (въ томъ, что онъ есть у меня, я больше не сомнъваюсь), непавистная карьера военнаго на всю жизнь, и наконецъ-страшное одиночество, - все это, конечно, не можетъ вліять на меня благопріятно, въ особенности если прибавить во всему этому ту непосильную тяжесть, которая уже столько латъ наполняетъ безпрерывною борьбою мою жизнь и медленно, но върно ведетъ меня къ сумасшедшему дому и къ ранней, мучительной смерти. "Спасенья нѣтъ, ты погибла!"—какъ поетъ Мефистофель Маргаритѣ. Да, спасенья нѣтъ, и никому на всемъ просторѣ Божьяго міра нѣтъ до этого никакого дѣла; а между тѣмъ вѣдь я не лишній и не безполезный человѣкъ; пользы я бы могъ принести много; но я сверхштатный, я—чиновникъ для усиленія. Горько! Порой мнѣ кажется, что я не живу, а читаю книгу о томъ, какъ жилъ и страдалъ кто-то другой, —до того я мало способенъ вѣрить себѣ! А умереть—не хватаетъ силъ: не трусость мучаетъ,—нѣтъ, смерть не страшна—а жить хочется, страстно, безумно хочется!.. Впрочемъ, жить въ лучшемъ смыслѣ этого слова я не могу...

Страшно пугаетъ меня вопросъ "къ чему жить"? Идеалъ жизни, и жизни не личной, а общественной, следовательно самый высокій идеаль, — свобода, равенство, братство, трудь, и т. д., и т. д. Все это, въ концв концовъ, сводится къ одному, давно знакомому итогу: "наслажденіе"; а наслажденіе возможно и безъ жертвъ, и безъ борьбы, -- стоитъ только потушить въ себъ то, что мы называемъ лучшимъ въ человъкъ... Но теперь вопросъ: если бы эгоистичный идеаль и быль достижимь, удовлетвориль ли бы онъ меня? Неть, потому что я уродливо создань, создань для самопожертвованій и другого великодушничанья, а не для эгоистичнаго счастія и блаженнаго покоя. Следовательно, или для меня нътъ идеала, или единственный возможный въ жизни идеалъ слишкомъ узокъ для меня. Следовательно, жить мне не зачемъ, и жизнь для меня — мука, такъ какъ не можетъ удовлетворить потребностей моей души. Міръ для меня тісень, а другого ніть, даже если и допустить существование рая, который опять-таки сводится въ личному блаженству и покою и, значить, выдумань людьми. Перечитавъ написанное, я еще больше убъдился, "что окончательно сошелъ съ ума".

Всв усилія поэта какъ-нибудь отдвлаться отъ ожидавшей его участи оказывались безплодными. Приходилось покориться судьбв

и воль опекуна. Вернувшись въ Петербургъ осенью 1880 года. юноша снова поступилъ въ Павловское училище. Къ этому времени относятся его попытки выйти на боле широкій литературный путь, попасть въ такъ называемые "толстые" журналы. Въ одной изъ тетрадей-дневниковъ находимъ следующую любопытную заметку, помвченную 24-го января 1881 года: "Стихотвореніе Облака вчера показаль нашему преподавателю словесности Незеленову (покойному профессору С.-Петербургскаго университета. Издат.). Показалъ не самъ, а просилъ Л. Сегодня, послъ четвертой лекціи, мы окружили его и спросили его мивнія, сказавъ, что автора между нами нътъ. Облака, въ случат благопріятного съ его стороны отзыва, собираюсь послать въ Вистника Европы. Тяжелая вещь -- сомнинія въ своемъ таланти! -- Незеленовъ принялся цинить это стихотвореніе, подгоняя его подъ литературные законы, и сказаль, что, по его мненію, хорошо: образь есть, мысль есть, стихъ правильный... Въ Висти. Европы посылать, однако, не совътовалъ: тамъ, говоритъ, печатаются только установившіяся литературныя репутаціи. Но, несмотря на это, я послалъ въ Въстника». Позднъйшая приписка: "И не получилъ отвъта. Да!!! "-Однако, вскорв же послв этой неудачи, журналь "Слово" напечаталь два стихотворенія Надсона, "Другь мой, брать мой" и "Да, хороши онъ, кавказскія вершини", изъ которыхъ первое сразу "ударило по сердцамъ" и обратило на себя общее вниманіе. Около года Надсонъ не появлялся затамъ въ литературъ, но имя его у многихъ оставалось уже въ памяти.

Между тыть бользны медленно, но упорно двигалась впередъ, чему, конечно, много способствовали далеко не подходящія для больного грудью условія училищной жизни, пребываніе въ лагеряхъ, маневры и т. д. Крайне дѣятельный и живой по характеру юноша не умѣлъ беречь ни силъ своихъ, ни здоровья: онъ пѣлъ въ хорѣ юнкеровъ, устраивалъ и принималъ участіе въ любительскихъ спектакляхъ, словомъ — велъ образъ жизни далеко не полезный для его расшатаннаго здоровья. Лучшей иллюстра-

ціей къ сказанному могуть служить следующія строки изъ его письма:

"О своемъ здоровь ръшительно не знаю, что писать, такъ какъ отзывы доктора сбиваютъ меня съ толку: я кашляю попрежнему, иногда по ночамъ лихорадки, и нервы въ ужасномъ состояніи. Но главное—постоянная усталость, доходящая до невозможности передвигать ноги. Въ дождливые дни не знаешь ночью, куда спрятаться отъ холода и сырости, такъ какъ наши хваление бараки чуть не кисейные. Не весело также дежурить по ночамъ на линейкъ. Жду съ нетеривніемъ конца этого отвратительнаго лъта. Я до того, наконецъ, измучился, что положительно отупъль, и, что всего хуже, у меня показалась горломъ кровь".

Вообще въ училищѣ ему жилось невесело, хотя и тутъ выдавались для него свѣтлыя минуты: стихотворенія его печатались, извѣстность его, какъ поэта, подающаго надежды, быстро росла, ему съ разныхъ сторонъ приходилось слышать сочувственные отзывы. Находилъ онъ также подчасъ развлеченіе въ разныхъ маленькихъ удовольствіяхъ училищной жизни. Такъ, напр., въ черновыхъ его тетрадкахъ мы находимъ слѣдующую страничку:

"22-го октября 1881 года. У меня сильно развито чувство изящнаго; безъ изящнаго я жить не могу,—недостаетъ чего-то. Этимъ я объясняю то впечатленіе, которое производять на меня баль и все, напоминающее баль. Я говорю это по поводу вчерашняго вечера. Прихожу изъ отпуска, изъ дому, где мив было страшно скучно, въ училище, и узнаю, что после чая въ зале будутъ музыка и танцы (т.-е. желающіе юнкера могутъ танцовать другъ съ другомъ), и къ своему удивленію я провель вечеръ очень весело: не танцы собственно прельщали меня, а те грезы, которыя они навеваютъ.

Невольно вспомнилось:

"Какъ новый вальсъ хорошъ... въ какомъ-то упоеньи Кружилась я..." "Мит чудилось наше же училищное зало, но залитое огнями и увъщанное гирляндами цвътовъ, чудились звуки дивной, вакханической, увлекательной музыки и толпа хорошенькихъ женщинъ въ изящныхъ туалетахъ..."

Осенью того же 1881 года онъ внесъ еще одну замѣтку въ свои тетради, въ которой какимъ-то дѣтски-радостнымъ и шутливымъ тономъ сообщилъ о событіи, которое онъ потомъ всю жизнь свою считалъ однимъ изъ лучшихъ и самыхъ свѣтлыхъ своихъ восноминаній—о знакомствѣ съ А. Н. Плещеевымъ:

"22-го сентября 1881 года. Къ намъ поступиль сынъ А. Н. Плещеева. Мы съ нимъ разговорились и когда я сказалъ ему, что я пишу, онъ спросилъ: "Ужъ не вы ли тотъ юнкеръ, котораго мив поручилъ розыскать въ училище отецъ?" — Оказалось, что — я, хотя я долго не верилъ этому счастью. А. Н. Плещеевъ обещаетъ съ удовольствиемъ помещать мои стихи (что съ удовольствиемъ? обещаетъ или помещать?) въ "Отечественныхъ Запискахъ", где онъ заведуетъ стихотворнымъ отделомъ. Заря моя загорается, — но я боюсь ей верить: не зарница ли это передъ новой грозой (сравнение укралъ у себя же, изъ одного неудачнаго своего стихотворенія)?"

Позже, въ одномъ изъ фельетоновъ "Зари", поэтъ разсказываль съ большой теплотой и чувствомъ о первомъ своемъ знакомствъ съ А. Н. Плещеевымъ. Онъ возвращался отъ этого послъдняго въ училище въ дождливый осенній вечеръ: "Темно и скверно было кругомъ", — говорилъ онъ, — "а на душъ у меня цвъла и горъла радужнымъ блескомъ самая нарядная, самая благоуханная весна: вечеръ, о которомъ я вспоминаю, былъ вечеромъ перваго моего вступленія въ литературный міръ, перваго знакомства съ извъстнымъ поэтомъ Плещеевымъ, обратившимъ вниманіе на мои стихи, напечатанные въ журналъ "Слово", и письменно пригласившимъ меня къ себъ "потолковать и познакомиться". Я былъ какъ въ чаду". — Въ автобіографіи своей Надсонъ тоже говоритъ о томъ, "что безконечно обязанъ теплотъ,

вкусу и образованію А. Н. Плещеева, воспитавшаго его музу", и всегда до конца жизни вспоминаль съ благодарностью и любовью ласковый привёть и сердечное участіе къ нему стараго поэта.

Въ январъ 1882 года появились въ "Отечественныхъ Запискахъ" первыя стихотворенія Надсона ("О любви твоей, другь мой", "Завъса сброшена", "Какъ бълымъ саваномъ"), доставившія большое удовольствіе любителямъ поэзіи; поэтъ зналъ это, и его глубоко волновалъ и радовалъ всякій дружескій, сочувственный откликъ. Вотъ что онъ, напримъръ, писалъ молодому, знакомому ему лично, беллетристу И. Л. Леонтьеву, выразившему С. Я. горячее сочувствіе свое черезъ одного изъ товарищей поэта:

"Милостивый Государь Иванъ Леонтьевичъ! Я не буду начинать это письмо разными пустыми, общепринятыми извиненіями и церемоніями. Къ чему сдерживать чувство, которое рвется наружу, жаждетъ высказаться? Нѣтъ!

Скоръй, пока глаза полны еще слезами, Пока душа еще до дна потрясена! И пусть съ гремящихъ струнъ, подъ смълыми перстами, Сорвется пъснь моя, могуча и стройна.

"Пѣснь не сорвется,—но сорвется горячая благодарность вамъ за вашъ братскій откликъ; сегодня для меня онъ — второе радостное событіе. Сейчасъ только у меня въ училищѣ былъ А. Н. Плещеевъ и сообщилъ мнѣ, что стихотвореніе, присланное мною для слѣдующей книги, будетъ, вѣроятно, помѣщено... Я—начинающій, и всякій сочувственный голосъ мнѣ невыразимо дорогъ, такъ какъ каждая минута приноситъ мнѣ мучительныя сомнѣнія въ моемъ талантѣ. Среда, которая меня окружаетъ, и здѣсь, и внѣ училища, мало сочувствуетъ моимъ взглядамъ и стремленіямъ. Идеалы въ наше время—что-то отличное отъ жизни, стоящее внѣ ея, а не сама жизнь; объ нихъ можно говорить, спорить, горячиться, но проводить ихъ въ жизнь— "помилуйте, — это донъкихотство, это непрактично". Самый успѣхъ здѣсь цѣнится коли-

чествомъ гонорара. Вы понимаете, какъ мучительно-лушно въ этой средв, какъ жадно хочется воздуха и света!.. Вы бросили мив искру этого свъта; не оттолкните же моей безконечной благоларности; вы взволновали меня до счастія — а я, говоря безъ фразъ. немного видалъ его въ жизни. Вы мев еще дороги и по пругой причинъ. Не утаю отъ васъ, съ какой неохотой шелъ я въ военную службу. Уже первыя столкновенія съ нею были у меня довольно тяжелы, — но я думаль, — не думаль, а мечталь, — что разъ я поступиль въ нее, я употреблю всв силы души и мысли на то. чтобы послужить ей, послужить той массв свраго армейскаго офицерства и солдатства, которая задыхается въ атмосферъ пустыхъ кутежей, дъланія карьеры, — что мнв особенно ненавистно, — нравственнаго и умственнаго неряшества и пустоты, - мечты смълыя, дерзкія, — но и любви-то моей ніть конца, а любовь подчась то же, что талантъ. Въ васъ я нашелъ человъка, который пошелъ именно по этой дорогв. Я не стану говорить комплиментовъ Щеглову, но, несмотря на дисциплину (это, конечно, я говорю шутя), я, хотя и насильно, горячо жиу ему руку. Какъ бы такъ устроиться, чтобы эфемерное пожатіе я могь повторить и болве существеннымъ образомъ - Видите, я тоже матеріалистъ и не довольствуюсь мечтами! Что дёлать: "среда заёла!" Теперь два слова серьезно: Вы говорите Ц...у, что боитесь, какъ бы у меня не завружилась голова: благородная, честная боязнь, -- горячее вамъ спасибо и за нее; но хотя за себя ручаться и не могу, я не думаю, чтобъ это могло случиться — любовь спасетъ... Замътили ли вы опечатку въ "От. Запискахъ", —вивсто "больной кошмаръ" — "большой кошмаръ"? Мнв немножко досадно. Я зажилиль у Ц...а ваше письмо. Не сердитесь за это и за отв'втъ.

Весь вашъ С. Надсонъ.

"21-го января 1882 года".

Съ этого времени имя молодого поэта начинаетъ быстро становиться извъстнымъ, и лучшіе журналы ("Отечественныя За-

писки", "Дъло", "Устои", "Русская Мысль") наперерывъ печатаютъ его стихотворенія.

Однако здоровье С. Я. все ухудшалось и ухудшалось. Передъ самымъ выпускомъ въ офицеры онъ писалъ къ тому же И. Л. Леонтьеву: "Благодареніе Аллаху—я на большіе маневры не иду, такъ какъ у меня "хроническій процессъ въ верхнихъ легкихъ", или, говоря проще, "чахотка". 7-го сентября вечеромъ буду въ Петербургъ, а 8-го надъну форму 148-го Каспійскаго полка, стоящаго въ Кронштадтъ".

Выпускъ свой въ офицеры поэтъ отмъчаетъ слъдующими немногими, но грустными строчками: "10-го сентября 1882 года. И вотъ я—офицеръ. Жизнь безпріютная, жизнь одинокая началась для меня, и страхомъ сжимается мое сердце на порогъ этой жизни".

Перевхавъ въ Кронштадтъ, гдв стоялъ его полкъ, поэтъ наняль комнату въ семь одного моряка-техника, и на первыхъ порахъ находился въ довольно бодромъ настроеніи. 22-го сентября, т.-е черезъ десять дней послё переселенія, онъ писаль А. Н. Плещееву: "Сажусь вамъ отвъчать, дорогой Алексъй Николаевичъ, немножко въ лирическомъ настроеніи духа. Происходить это оттого, что ужъ очень я хорошо сегодня себя чувствую. Только что я провель весело вечерь у товарищей (не новыхъ, а вышедшихъ вивств со мною) и вернулся въ свою уютную комнату, гдв такъ балуеть меня моя мягкая мебель, такъ ласково горить лампадка передъ образами, такъ дружелюбно глядять съ полокъ этажерки любимыя книги и завътныя тетради, а на этажеркъ стоитъ карточка дорогой моей Н. М. Неть, решительно не такъ страшенъ чорть, какъ его малюють, - Кронштадтъ производить на меня благопріятное впечатлівніе. Въ полномъ смыслів слова сбываются мои мечты: маленькая, очень и очень уютная комнатка, письменный столь, запирающіяся на ночь ставни (я это очень люблю) и главное, сознаніе, что уголь этоть мой и что въ немъ наединъ съ собой я совершенно независимъ, - все это мнв, наслонявшемуся по благодътелямъ, безконечно дорого и мило. Какой-то слѣпой случай мнѣ покровительствуетъ: я нашелъ квартиру въ очень симпатичномъ семействѣ одного техника-моряка, и по вечерамъ вокругъ меня сіяютъ добрые и ясные дѣтскіе глазки, которые я такъ люблю. Удобства у меня всевозможныя, и даже хозяйское піанино постоянно къ моимъ услугамъ. Такова свѣтлая сторона моего здѣшняго житья-бытья, но есть и тернія — и эти тернія конечно—полкъ ...

Въ эти же дни, подъ впечатлѣніемъ свѣтлаго тогдашняго настроенія, написано извѣстное стихотвореніе поэта: "Сбылося все, о чемъ за школьными стѣнами". Осенью этого же года написано и стихотвореніе "Геростратъ". Посылая послѣднее А. Н. Плещееву, С. Я. пишетъ: "Присылаю вамъ новый плодъ кронштадтскаго вдохновенія, о которомъ жду вполнѣ откровеннаго мнѣнія, ибо я самъ ничего въ поэзіи не понимаю, а послѣднее стихотвореніе, по крайней мѣрѣ по тону и размѣру, какая-то странная поэзія. Понятна ли его идея? Можно ли его куда-нибудь приткнуть, не позоря себя? Жду многихъ отвѣтовъ на сіи многіе вопроси"...

Чувствуя и сознавая въ себъ талантъ, поэтъ тъмъ не менъе часто мучился сомнъніями, — дъйствительно ли это такъ, можетъ быть, у него нътъ и признака таланта, а все это — бредъ разстроеннаго воображенія. Такъ, напримъръ, 16-го декабря 1882 года онъ писалъ А. Н. Плещееву: "Ръшите мнъ и еще одинъ вопросъ (вы, конечно, върите, что онъ предлагается искренно) — что хорошаго и выдающагося въ моихъ стихахъ? Отчего я самъ не вижу въ нихъ того, что видятъ другіе, отчего мнъ они кажутся блъдными и неуклюжими? Иногда я готовъ върить во что угодно, только не въ ихъ достоинства: я говорю себъ, что я сумасшедшій, вообразившій себя поэтомъ, и что всъ изъ участія ко мнъ хвалятъ мою дребедень: это серьезно"...

Чувство одиночества, угнетавшее поэта еще въ дѣтствѣ, вскорѣ всплываетъ наружу и тутъ, въ Кронштадтѣ. По крайней мѣрѣ онъ пишетъ А. Н. Плещееву 14-го декабря 1882 года: "Пишу къ

вамъ въ день, для меня знаменательный: сегодня мив 20 летъ, но нътъ никого на всемъ бъломъ свътъ, кто бы вспомнилъ объ этомъ и прислалъ бы мив теплую въсточку и теплыя пожеланія. Это, конечно, пустяки, и когда они есть, ихъ не ценишь; но лишение ихъ тяжело: ужасно сильно чувствуещь свое одиночество... Я прополжаю тешиться: ухаживаю за барышнями, устраиваю спектакли и литературно-музыкальные вечера; но скелеть жизни уже начинаеть опять сквозить сквозь цввты, которыми я его убираю. Ночи не сплю, тоска иногда нападаетъ страшная, - хочется посидъть у васъ въ креслв, пожать вамъ руку, поговорить съ вами "о младшемъ братв, погорячиться о добрв", и еще больше хочется васъ у себя видъть. Читали ли вы стихотворенія въ прозъ Тургенева?.. Нъкоторыя замъчательны, если вчитаться... Меня обрадовало и поразило въ особенности одно, "Черепья", сюжетъ котораго и самый образъ схожъ съ мыслью моего стихотворенія въ январьской книжкъ "Отеч. Записокъ" — "Какъ бълымъ саваномъ"...

Въ другомъ письмѣ къ А. Н. Плещееву молодой поэтъ снова тревожится, что посланное имъ стихотвореніе нехорошо, что оно не нравится А. Н., и разсказываетъ о своемъ житъѣ-бытъѣ въ Кронштадтѣ: "Позвольте мнѣ васъ заподозрить въ неискренности: мнѣ кажется, что стихотвореніе мое вамъ не понравилось, и вы не пишете объ этомъ, чтобы не обезкуражить меня. Мысль понравилась, но форма—нѣтъ: — мало образности, мѣстами фельетонно и публицистично. Это я знаю самъ, только мотивъ то ужъ очень лакомый. Я еще поработаю надъ этими стихами, если не для печати, то рег атоге...

"Какъ я живу? Изумительно! Въ Кронштадтъ имъю успъхъ. Во вчерашнемъ № "Кронштадтскаго Въстника" изображено въ отчетъ перваго литературно-музыкальнаго вечера: "Къ удовольствію слушателей, г. Н., молодой поэтъ, котораго прекрасныя стихотворенія помъщаются въ нашихъ лучшихъ журналахъ, съ одушевленіемъ прочелъ одно изъ этихъ стихотвореній"... Кромъ того, я пою здѣсь въ любительскомъ хоръ морского собранія, буду уча-

ствовать въ спектакий и устраиваю музыкально-литературные вечера въ полку. Одинъ уже былъ и сошелъ порядочно... Пишу мало и рёдко, потому что завертёлся и экиву, хотя и довольно безсмысленно!"

Кронштадтскому періоду, продолжавшемуся около двухъ лѣтъ, принадлежатъ многія изъ лучшихъ стихотвореній поэта: "Нѣтъ. легче мнѣ думать, что ты умерла", "Геростратъ", "Грезы", "Затихъ блестящій залъ", "Сбылося все" и другія.

Тутъ же, въ Кронштадтъ, увлекся С. Я. одной кронштадтской барышней и задумываль было на ней жениться. Но потомъ дъло разошлось, такъ какъ ни съ той, ни съ другой стороны чувства серьезнаго не было.

Следующія подробности кронштадтскаго житья С. Я. сообщаєть одинь изъ тамошнихъ его пріятелей:

"Поэтъ жилъ съ товарищемъ по полку въ двухъ комнатахъ въ Козельскомъ переулкъ, довольно бъдно и разбросанно, жизнью богемы, при чемъ въчно у него кто-нибудь сидълъ, шли шумные разговоры, споры, раздавались звонъ гитары и звуки скрипки. С. Я. одаренъ былъ замъчательными музыкальными способностями. Въ Кронштадтв, какъ и всюду, куда забрасывала С. Я. судьба, онъ сейчасъ же становился центромъ вружка, собиралъ начинающихъ поэтовъ, пробующихъ писателей, любителей драматическаго и всякихъ другихъ искусствъ. И кронштадтские непризнанные таланты находили у С. Я. самый теплый привътъ: образовалось даже изъ мъстныхъ элементовъ нъсколько юмористическое "общество редьки". Здесь, вокругъ стола, уставленнаго нехитрыми питіями и закусками, съ рѣдькой во главѣ, кронштадтская богема развлекалась поэзіей и музыкой, горячими разговорами и просто шалостями, свойственными подпоручичьему возрасту. Жажда общественной дъятельности не находила себъ достаточнаго выхода въ развлеченіяхъ влубовъ и собраній. С. Я. принималь горячее участіе въ устройств'в спектаклей, литературныхъ вечеровъ; онъ самъ игралъ на сценв и читалъ стихотворенія, иногда такія длинныя, какъ "Садко" графа А. Толстого".

Извъстность Надсона быстро росла. Между прочимъ, ему устроили овацію въ Пушкинскомъ кружкъ 30 - го сентября 1882 года: А. Н. Плещеевъ прочелъ въ тотъ вечеръ только что напечатанное въ "Отечественныхъ Запискахъ" стихотвореніе молодого поэта: "Изъ дневника". Успъхъ былъ полный, но на болъзненно-чуткомъ организиъ поэта даже и этотъ успъхъ отразился довольно тяжело.

Вотъ что онъ пишетъ по этому поводу:

"Успѣхъ полный, а въ душѣ полный сумбуръ, ощущеніе чегото пьянаго, кошмаръ какой-то и тяжелое разочарованіе!.. Что же это значитъ, наконецъ? "Что же ты любишь, дитя маловѣрное, гдѣ же твой идолъ стоитъ?" Или проще: какого тебѣ еще рожна нужно? А между тѣмъ я не рисуюсь, — мнѣ въ самомъ дѣлѣ было грустно до тяжести, когда уходилъ я домой, увѣнчанный моимъ успѣхомъ. Причина этому та, что отъ меня не укрылась изнанка многаго... не укрылись ложь и фразы этого вечера... не укрылась та, если можно такъ выразиться, его оргійная сторона, которая мнѣ такъ противна".

Лѣтомъ 1883 года С. Я. слегъ въ постель: у него открылась на ногѣ туберкулезная фистула — явленіе весьма часто и предшествующее, и сопровождающее туберкулезъ легкихъ. Юноша пролежалъ все лѣто въ Петербургѣ, въ маленькой комнаткѣ, выходившей на пыльный и душный дворъ. Прямо передъ окнами громоздилась стѣна сосѣдняго дома. Понятно, что такія неблагопріятныя условія не могли не отразиться весьма невыгодно на общемъ состояніи здоровья его. Онъ пишетъ сестрѣ:

"Ничего не могу тебѣ сообщить насчетъ себя веселаго и утѣшительнаго: лежу въ постели, скука смертная, не могу двинуться безъ страшной боли, и главное, мнѣ кажется, докторъ не понимаетъ, что со мной, возится съ пустяками, а на главное, что меня безпокоитъ, не обращаетъ вниманія и только говоритъ: "Не падайте духомъ". Ужасно утѣшительно, нечего сказать!.. Что мнѣ

написать тебё о своемъ времяпровожденія? Читаю, играю на дудкё (на скрипкё, увы! не могу), бранюсь съ денщикомъ, который въ Петербурге поглупёлъ на  $90^{\circ}/\circ$ , изучаю обои въ комнатё, да любуюсь на стёну дома, торчащую передъ окномъ. Изрёдка навёщаютъ меня товарищи и литераторы. Спасибо имъ!"...

Зиму 1883-84 года поэтъ еще провелъ въ Кроншталтъ и попрежнему наважаль въ Петербургъ, причемъ раза два, не успъвъ попасть на повздъ, вздилъ на Ораніенбаумъ, а оттуда моремъ въ саняхъ, въ трескучій морозъ, въ пальто, не имвя шубы; весной же ему приходилось иногда оставаться на пароход'в во льду семь-восемь часовъ. Понятно, что всв эти неосторожности тотчасъ же отражались на его здоровьй: онъ простуживался, кашель и лихорадка усиливались; общее состояние ухудшалось... Всю зиму С. Я. добивался и хлопоталь о томъ, чтобы какънибудь освободиться отъ военной службы. Онъ подыскивалъ себв подходящее занятіе, которое дало бы ему возможность существовать. Остановившись, главнымъ образомъ, на мысли сдёлаться народнымъ учителемъ, онъ подготовился въ экзамену и сдалъ его удовлетворительно. Но тутъ П. А. Гайдебуровъ предложилъ ему мъсто секретаря въ редакціи "Недъли", и юноша съ радостью согласился, такъ какъ его завътною мечтою было-стать поближе къ литературъ и литературному міру.

Первую половину лъта 1884 года онъ провелъ на дачѣ въ семъв А. Н. Плещеева, на Сиверской станціи. Здоровье его, однако, не только не поправлялось, а напротивъ, силы его все больше и больше слабъли. Тѣмъ не менѣе онъ въ іюлѣ переѣхалъ въ Петербургъ и сталъ заниматься въ редакціи "Недѣли". Тогда же появились въ "Недѣлъ" написанныя поэтомъ въ тѣ дни стихотворенія: "Не знаю отчего, но на груди природы" и "Нѣтъ, муза, не зови". Однако осенью болѣзнь С. Я. приняла такой опасный оборотъ, что онъ и самъ въ одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ: "Приходится уже серьезно лѣчиться, чтобъ отдалить отъ себя "блаженство небытія", какъ выражаются поэты".

По совъту докторовъ, и главнымъ образомъ Л. Б. Бертенсона, который тепло и съ участіемъ отнесся къ больному, друзья С. Я. решили отправить его за границу, на югь Франціи. Литературный фондъ даль для этой цёли 500 рублей (возвращенные поэтомъ фонду летомъ 1885 года пожертвованиемъ всей чистой прибыли съ перваго изданія его стихотвореній). Затімь, чрезъ посредничество А. А. Давыдовой, С. П. Д-ъ далъ на повзику Надсона за границу 1,200 руб.; а несколько месяцевъ спустя, въ январв 1885 года, г-жа Давыдова устроила концертъ, давшій 1,800 р. сбора. Вотъ эти-то средства доставили больному возможность прожить около года за границей и пользоваться услугами лучшихъ хирурговъ для операціи фистулы на ногь, - операціи, которой онъ подвергался два раза въ Ницць и затемъ два раза въ Берне, въ больнице известнаго швейцарскаго хирурга, профессора Кохера. Нёсколько недёль передъ его отъёздомъ за границу, комнатка больного буквально осаждалась многочисленными посётителями, желавшими выразить ему свое участіе и симпатію. Кром'в литературной молодежи и дамъ, здёсь можно было встрётить и самыхъ почтенныхъ деятелей печати.

4-го октября 1884 года С. Я. вывхаль за границу, сначала въ Висбаденъ, а оттуда въ Ментону. Такъ какъ опасно было отнускать его въ такой далекій путь одного, то сопровождать его вызвалась М. В. В., которая съ этихъ поръ уже почти не по-кидала поэта и которой было суждено закрыть ему глаза...

Въ Висбаденъ С. Я. стало хуже; погода стояла отвратительная; всъ грудные больные съ недълю тому назадъ поспъшили уъхать на югъ. Мъстный докторъ настаивалъ на томъ, чтобы паціентъ его тотчасъ же отправился въ Ментону, чему и пришлось покориться, хотя немедленное путешествіе затруднилось еще тъмъ обстоятельствомъ, что нога С. Я. опять сильно разболълась, вслъдствіе новыхъ нарывовъ. Однимъ изъ пріятныхъ эпизодовъ кратковременной остановки Надсона въ Висбаденъ было свиданіе съ нимъ

живущаго здёсь извёстнаго нёмецкаго поэта и переводчика Лермонтова—Фридриха Боденштедта, который нав'єстилъ больного и провелъ съ нимъ нёсколько времени.

Съ большими затрудненіями совершивъ путь до Ментоны, поэтъ здѣсь окончательно слегь. Къ счастію для него, въ Ментонѣ проживаль въ то время извѣстный русскій докторъ Н. А. Бѣлоголовый, принявшій самое дружеское, теплое участіе въ больномъ поэтъ. Его жена и онъ ежедневно посѣщали больного, приносили ему книги и т. д. Путешествіе свое изъ Висбадена въ Ментону, глубокое впечатлѣніе, произведенное на него красотами мѣстностей, по которымъ ему пришлось проѣзжать, С. Я. очень подробно и краснорѣчиво передаетъ въ письмѣ къ А. А. Давыдовой.

"Окно-дверь моей комнаты открыто настежь, и сквозь него, пробиваясь черезъ кисею слегка волнующейся занавъски, быть золотыми потоками огненное солнце.

О, этотъ югъ! О, эта Ницца! Какъ этотъ блескъ меня тревожитъ! Мысль, какъ подстръленная птица. Подняться хочетъ—и не можетъ!..

"Эти Тютчевскіе стихи каждую минуту приходять здёсь въ голову, подъ этимъ яснымъ небомъ, при блеске этого солнца и передъ лицомъ зеленыхъ горъ и бирюзоваго моря! Привётъ тебе, югъ, цветущій, благоуханный, врачующій! Привётъ вамъ, теплыя воліны, и вамъ, горныя вершины! Дай только Богъ, чтобы тотъ же привётъ могъ я сказать потомъ и тебе, мой сумрачный, но родной, незабвенный северь!.. Что писать вамъ о моихъ похожденіяхъ? Пока ихъ еще не было. Нельзя же считать за событія переёзды съ одного мёста на другое для того, чтобы, пробывъ тамъ день, другой, переёхать еще куда-нибудь. Но зато я весь полонъ природой, полонъ тёми чудными, сказочно-прекрасными картинами, которыя точно чьей-то волшебной рукой вдвигались одна за другою въ подвижную раму вагоннаго окна. Никогда самое пылкое воображеніе не могло бн выдумать ничего

прекраснъе Швейцаріи. Вдешь и не хочется глазъ оторвать. Картина открывается за картиной... Усталый и измученный вхаль я изъ Вазеля. Въ вагонъ было тъсно, но кое-какъ я умудрился задремать и проспаль большую часть дороги. Меня разбудиль странный грохотъ. Въ вагонв было темно. Въ открытое окно ввяло сыростью: мы вхали черезь туннель. Жуткое впечатление производять эти туннели. Горная громада, въ которую чернымъ ужемъ винвается дерзкій повздъ, точно давить своею тяжестью. Такъ и кажется, что водъ-вотъ въ горахъ что-то грохнетъ, захохочеть, откликнется по ущельямъ тысячеголосымъ эхомъ, и отъ локомотива и вагоновъ останутся однъ щенки. Ламна въ нотолкъ вагона еле-еле освъщаетъ его внутренность. На всъхъ устахъ напряженное молчаніе, такъ какъ при страшномъ грохотв и шумв говорить невозможно; на всёхъ лицахъ какой-то странный, земляной отсевть, а нервы такъ и ходять. На этоть разъ томленіе продолжалось особенно долго, - туннель быль большой. Но воть на сфрыхъ ствнахъ туннеля уже замелькали отблески дня; вскорв можно было различить и причудливые влубы дыма; еще мгновеніе-и мы, какъ вереница гномовъ, свистя и грохоча, вырвались изъ черной пасти горы, --и я едва удержаль въ себъ невольный крикъ изумленія: наліво, за окномъ, открылась цілая бездна голубого огня, цёлый потопъ блеска и свёта: это было Женевское озеро, распростертое глубоко внизу, въ голубомъ туманъ безоблачнаго дня. На другомъ берегу его, проръзавъ туманную дымку и задвигая другъ друга, заблестъли снъгами горныя вершины, и выше ихъ всёхъ-царственный Монбланъ. Выло на что залюбоваться. Наши спутники швейцарцы указали намъ что-то смутно бъльющее внизу: это были бълыя ствны воспътаго Шильона. А мы мчались все дальше и дальше; одна за другой открывались передъ нами побережные деревни и города. Вотъ и Лозанна, съ ея виллами и виноградниками. Еще часъ, другой-и мы въ Женевв. Слава Богу! И душа, и твло измучены и требують отдыха, — но, Боже мой, какъ хороша даже

самая эта душевная истома, происходящая отъ богатства и полноты внечатленій!.. Не мене красива была и дорога отъ Женевы до Ліона, въ особенности въ начадъ. Ежеминутно повадъ нашъ делалъ повороты и извивы между горами, которыя здёсь очень живописны. Кое-гдф на вершинахъ ихъ красуются каменные виллы-замки, кое-гдв разбросаны виноградники. Но воть, наконецъ, въвхали мы и въ самую "холеру". Ліона мнв не удалось видёть, хотя мы и ждали въ немъ цёлыхъ три часа; было уже темно, но, какъ видно, холера надълала здёсь порядочный переполохъ: о ней одной только и говорили въ вагонахъ... Что касается насъ-страшная гостья Ліона насъ мало заботила, и мы преисправно заключили нашъ ліонскій об'ёдъ десертомъ изъ винограда и групъ. По дорогъ отъ Марселя до Ментоны мнъ очень понравилась Ницца и Монако; что же касается Ментоны, то хотя я и нахожусь въ ней вотъ уже около няти дней, я еще ся не видель; нога моя такъ разболелась, что я принуждень быль лечь въ постель и не встаю вовсе. Противъ моего ожиданія, я Гете не довезъ непрочитаннымъ до Ментоны и уже проглотилъ его всего. Пробавляюсь теперь книгами, которыми снабжаетъ меня Н. А. Белоголовый. Онъ оказался человекомъ очень мильмъ и сердечнымъ"...

Такъ какъ въ Ментонъ не оказалось хирурга, а докторъ Бълоголовый настаивалъ на операціи, то больного, по его совъту, дней десять спустя по пріъздъ въ Ментону, перевезли въ Ниццу. И тутъ ему посчастливилось встрътить добрыхъ людей—д-ра Якоби, лъчившаго его безвозмездно во все время пребыванія въ Ниццъ, равно какъ и французскаго доктора Бурдона, который пріъзжалъ ежедневно дълать перевязки больному. Къ тому же и семья д-ра Якоби очень привязалась къ молодому поэту.

Операція, ради которой больного перевезли въ Ниццу, была сдѣлана здѣсь французскимъ хирургомъ Пальяромъ, но оказалась не особенно удачною, такъ что недѣли черезъ двѣ пришлось повторить ее; однако и вторая операція не достигла цѣли, и лѣтомъ, въ Бернъ, больной еще дважды подвергался пыткъ операціи. Въ Ницив онъ пролежалъ два мвсяца въ постели и быль такъ плохъ, что лівчившіе его доктора, за исключеніемъ г. Бізлоголоваго, изръдка наважавшаго въ Ниццу, не думали, чтобъ онъ пережилъ зиму. Но при этомъ живучесть духа его была такъ велика, что даже во время самыхъ тяжелыхъ физическихъ страданій онъ не переставаль интересоваться литературными, научными и политическими новостями и известіями. Все онъ принималь къ сердцу, все его волновало; онъ читалъ цёлыми днями, изрёлка писалъ письма и даже стихотворенія. Иногда онъ въ шутку импровизироваль стихи-этой способностью онь обладаль въ высокой степени и риомы неудержимо лились изъ его устъ; чаще же всего, пока еще у него хватало на то силъ, онъ пълъ; голосъ у него быль пріятный и слухь до того в'врный, что стоило ему разъ услышать романсь или вообще музыкальную пьесу, чтобы повторить все слышанное; поэтому репертуаръ его былъ общиренъ. Но отъ вынесенныхъ имъ операцій, — второй разъ даже безъ хлороформа, -- отъ ежедневныхъ перевязокъ и промываній раны, отъ долгаго лежанія въ постели нервы больного сильно разстроились.

Въ концѣ ноября 1884 года онъ пишетъ А. А. Давыдовой: "Не скрою отъ васъ, что нослѣдніе дни я чувствовалъ себя тоскливо, тоскливо до малодушія. Я даже сталъ суевѣренъ: меня пугала собака, завывавшая подъ окномъ, три свѣчи, зажженныя докторомъ при вечерней перевязкѣ моей раны, стукъ молотка въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ что-то прибивали... Вотъ такъ, думалось мнѣ, будутъ скоро вколачивать гвозди въ мой гробъ... Нервное разстройство усилилось особенно, когда въ нашемъ пансіонѣ умеръ отъ чахотки одинъ больной русскій. Но довольно обо всемъ этомъ! Говорятъ, благовоспитанные люди не должны распространяться о своихъ недугахъ, а я, отвѣдавъ Европы, непремѣнно хочу быть благовоспитаннымъ. Хотѣлось бы очень поразсказать вамъ о чемънибудь болѣе интересномъ, — да лежа въ постели, немного узнаешь

и увидишь. Впрочемъ, одну штуку я если не видёлъ, то слишалъ, но и то только потому, что ее слышала вся Ницца. Вообразите себв, что только-что я успёлъ сегодня ночью заснуть
(было около 12 часовъ), какъ меня разбудилъ какой-то толчокъ.
Не успёлъ я сообразить, что это такое, какъ вдругъ полъ сильно
затрясся, качнувъ нёсколько разъ кровать, и все въ комнатё заходило: оказалось, что это землетрясеніе. Странное и жуткое впечатлёніе произвело оно ночью: на землю обыкновенно смотришь,
какъ на что-то мертвое, фундаментально-неподвижное, и вдругъ
оказивается, что и тамъ, въ ея нёдрахъ, есть движеніе и своеобразная жизнь. Точно духъ окрестныхъ горъ шевельнулся въ ихъ
глубинъ. Наша служанка, толстая, тумбообразная Eugenie, сообщила, что въ нижнемъ этажѣ былъ даже слышенъ глухой подземный ударъ,—но я его не слышалъ. Утромъ только и разговора было, что о землетрясеніи..."

Къ счастью, мёсяца черезъ два, въ концё января 1885 года, С. Я. наконецъ всталъ на ноги, сталъ быстро поправляться, и этотъ промежутокъ времени до весны былъ самымъ цв тущимъ періодомъ его пребыванія за границей. Онъ воспользовался первой появившеюся возможностью, чтобы серьезно засёсть за работу. Къ этому времени и относится большинство стихотвореній, написанныхъ имъ за границей, а именно: "Страничка прошлаго", "Закралась въ уголъ мой тайкомъ", "Снова лунная ночь", "Жалко стройныхъ кипарисовъ", два отрывка изъ "Будды" и многія начатыя вещи. Празднованіе карнавала въ Ницці произвело на поэта сильное впечатлёніе; онъ подробно описываеть все видённое въ письмахъ къ сестръ, А. А. Давыдовой и къ другимъ друзьямъ; въ посмертныхъ его бумагахъ найдено также навъянное ему этимъ эрълищемъ стихотвореніе. Приводимъ письмо его въ Давыдовой, гдв поэть сначала касается своего здоровья и затемъ описываетъ празднество карнавала, случившееся съ нимъ приключение-пожаръ въ занимаемой имъ комнатв, и впечатление, произведенное на него представленіемъ "Данишевыхъ" въ тотъ первый и единственный разъ, когда онъ, не заручившись, впрочемъ, разрѣшеніемъ доктора, могъ пойти въ театръ:

..., О здоровь в своемъ затрудняюсь писать: для меня всегда этотъ офиціальный пунктъ моей переписки и скученъ, и теменъ. Поктора, какъ и подобаетъ истымъ жренамъ науки, на всв мои разспросы хранять священное молчаніе, а себъ и своимъ ощущеніямъ я, какъ человікъ мнительный, не слишкомъ довітряю. То мнв кажется, что я поправляюсь, то - что погибъ невозвратно... Вообще же я на ногахъ, много гуляю, кашляю, кажется, меньше и стараюсь держаться на здоровомъ положеніи. Безсонница только меня одолъваетъ: вотъ и теперь пишу вамъ въ 4 часа утра; да скучно иногда по петербургскимъ туманамъ. Живу я здёсь недурно и стараюсь развлекаться изо всёхъ силъ. Особенно расшевелиль меня карнаваль, заставивь потерять всю свою солидность и вести себя ничуть не серьезние многихъ шестилитнихъ ребять. Увлеченный общимъ оживленіемъ, водарившимся въ нашемъ пансіонъ, я облекся въ костюмъ Пьерро и, не жалъя ногъ и рукъ, швыряль въ толну, въ самомъ разгаръ свалки, конфетти. Видъли ли вы когда-нибудь это оригинальное зрълище? Для него одного стоитъ побывать въ Ниццв. Что особенно мнв понравилось-такъ это полнъйшая демократичность праздника. Маска равняла всвхъ: нътъ ни французовъ, ни иностранцевъ, ни богатыхъ, ни бъдныхъ, нътъ даже ни красивыхъ, ни некрасивыхъэтого особаго вида аристократизма, поддерживаемаго самой природой; есть только тысячецвътная, тысячеголовая толпа, да надъ ней синее небо и золотое солнце южной весны. Я вернулся съ карнавала въ ужасномъ видъ: ротъ пересохъ отъ известковой пыли конфетти, волосы и лицо точно напудрены, плечи ломитъ отъ бросанья полныхъ пригоршней этихъ разноцвътныхъ горошинъ, а за воротникомъ, между спиной и платьемъ, целые пуды известки. Зато второй актъ праздника, такъ называемая "Ваtaille des fleurs", носить совсемь другой характерь. Я не знаю ничего изящиве и красивве этого зрвлища. Вообразите себв зна-

менитую морскую набережную Ниццы, съ ея пальмовымъ бульваромъ и точно кружевными, отъ резьбы, балконами, отелями и виллами. По ней, растянувшись громаднымъ оваломъ, въ родъ карусели, двигается длинная линія экипажей, сплоть убранныхъ пветами-и тысячи букетовъ перекрещиваются въ воздухе. Громъ нъсколькихъ оркестровъ заглушаетъ немолчный прибой морскихъ волнъ. Дамы — въ бальныхъ туалетахъ (но, увы, наштукатурены до невозможности)... Но странно, несмотря на всю красоту и поэзію этого дня, я чувствоваль себя грустно: эта масса цветовь, привычная для жителей юга, но удивлявшая свверянина, эта музыка - онъ мнв напомнили похороны, и я никакъ не могъ отдълаться отъ этого впечатленія. Проводиль я карнаваль несколько необычайно: въ ночь, когда его чучело, освъщенное цвътными огнями роскошнаго фейерверка, сжигали на городской площади, я тоже сжегь свое платье и свою кровать, нечаянно подпаливъ такъ называемый мустикьеръ - прековарное сооружение, созданное со спеціальною цізлью содійствовать развитію искусства пожарныхъ командъ. Трудно разсказать, какой переполохъ поднялся въ пансіонъ, населеніе котораго въ самыхъ фантастичныхъ костюмахъ стояло у дверей моей комнаты, гдв я геройски действоваль кувшинами съ водой. Черезъ четверть часа пожаръ удалось затушить, и вся эта исторія серьезныхъ посл'ядствій не им'яла. На другой день было не мало сивха по новоду этого приключенія, а я печально разсматривалъ жалкіе остатки моего костюма, не пощаженные губительной стихіей. Что-жъ, каждый дълаетъ, что можетъ: у Өемистокла были корабли-и онъ сжегъ свои корабли, у меня быль сюртукъ-и я сжегь свой сюртукъ!.. Муза моя пробудилась отъ летаргіи. Одинъ довольно большой разсказъ въ стихахъ, подъ заглавіемъ: "Страничка прошлаго", я послалъ въ Петербургъ. Говоря по правдъ, бъдная моя муза, одна, безъ дружескаго отзива и совъта, ужасно умаляется въ собственномъ мичніи, хотя стихотвореніе, кажется, мнв удалось. Впрочемъ, объ участи его пока еще ничего не знаю. Я совсимъ поотсталъ отъ литературы:

здёшняя церковная библіотека, въ принадкі консерватизма, "Рус. Мысли" не выписываетъ, и, несмотря на все мое желаніе, я никакъ не могъ прочесть поэму Апухтина. Разъ заглянулъ въ здёшній театръ и нахохотался до слезъ въ знаменитой драмъ "Данишевы", несмотря на прелестную игру Паска. Суля по газетнымъ рецензіямъ, въ Россіи идетъ она въ значительно измѣненномъ видѣ и, конечно, болже толково обставленная; а зджсь этотъ попъ въ какомъ-то невозможномъ костюмв, эта дворня княгини Данишевой, состоящая, къ моему удивленію, изъ какихъ-то полукавалергардовъ, полумужиковъ, черкесовъ и турчанокъ, этотъ кучеръ Осицъ, котораго французы называли Озипъ, разсуждающій о цветахъ и переворачивающій ноты на розли Анюты, —все это заставляло смізться до неприличія... Светаетъ. Голубоватый отблескъ пробивается сквозь створы моихъ ставень. Черезъ часъ Ницца будетъ чуднокрасива со своимъ солицемъ, поднимающимся за моремъ, съ горами, задернутыми утреннимъ туманомъ, и тонкимъ, вкрадчивымъ запахомъ миндаля въ свёжемъ воздухф. Но сегодня я не доставлю себъ удовольствія любоваться ею: свъчи мои догоръли, мыши подъ поломъ угомонились, нервы устали — и я сейчасъ залягу спать"...

Насколько дней спустя, онъ пишетъ сестра:

..., Сегодня тоже у меня было развлеченіе: мы взяли нісколько экипажей и отправились на горы цілой компаніей: Я не стану тебі описывать здішнихъ видовъ, — все равно, изъ моихъ словъ ты ничего не представишь себі; скажу только, что такая красота тебі, візроятно, и во сні не снилась. На самой высокой горі, на Монборо, мы остановились, розыскали какой-то кабачокъ и, усівшись въ виноградной бесідкі, спросили себі сыру, вина и білаго хліба. Все было, конечно, весьма скверно, но это не помішало общему веселью. Я ужасно усталь; на вершині мы долго гуляли въ прелестномъ сосновомъ лісу, растущемъ тамъ, да и воздухъ въ это время года ослабляєть и опьяняєть. Весна у насъ въ полномъ разгарів. Сады дышатъ запахомъ цвітущаго

миндаля. Цвёты на рынке продаются почти даромъ. Спасибо сирокко и мистралю — двумъ здёшнимъ вётрамъ: они да море освёжаютъ нёсколько зной. Впрочемъ, несмотря на прекрасную погоду, я гуляю мело — лёнь. Больше довольствуюсь открытымъ окномъ. Я не сижу безъ дёла: недавно отправилъ въ Петербургъ большое стихотвореніе, пишу, кромё того, поэму и усиленно занимаюсь съ одной русской, т-lle В......ой, французскимъ языкомъ. Теперь мы читаемъ съ ней Додэ, и я обхожусь совершенно удобно безъ помощи словаря. Практика у меня поневолё тоже очень обширная"...

О своихъ занятіяхъ французскимъ языкомъ С. Я. сообщаетъ и въ другомъ письмѣ въ Петербургъ:

"По-французски я продолжаю дёлать успёхи; познакомившись съ Додэ, принялся за Мюссе. Его "Ночи" привели меня въ совершенный восторгъ. Жалко только, что онъ такъ узокъ и не выходитъ изъ рамки любви, да и любви-то на французскій ладъ".

Въ мартъ 1885 года вышло первое изданіе стихотвореній поэта, и по поводу этого важнаго для него событія онъ писаль въ Петербургъ: - "Съ одной стороны то обстоятельство, что выкинутъ Геростратъ, съ другой-масса невозможно-слабыхъ вещей, которыя пришлось включить, ужасно меня огорчають. Не сомилванось, что выходъ моей книжки разочаруетъ моихъ друзей и обрадуетъ твхъ, кто окончательно не признаетъ за мной дарованія... Страшно боюсь, что мон друзья не захотять мив высылать рецензій о моей книгв, или если вышлють, то однъ положительныя, буде таковыя будуть. А для меня это такъ важно! Да и вообще лично для меня книга несомивно оказалась полезной: сведя въ одно всё свои вирши, я ясно увидёль, чего мнв не хватаетъ. Удастся ли наверстать все это-не знаю... Мив бываеть очень тяжело, когда говорять, что я подаю надежды. А вдругъ я ихъ не оправдаю? Точно далъ слово и не сдержалъ его!.."

Неувфренность и сомнинья въ своемъ таланти давно мучили поэта и, повидимому, рано зародили въ немъ желаніе отдать себя на судъ публики, выяснивъ столь важный для него вопросъ путемъ изданія сборника своихъ стихотвореній. Пересматривая старыя его тетради, мы находимъ въ одной изъ нихъ, относящейся еще къ концу 1879 г., набросокъ плана сборника стихотвореній, озаглавленнаго "Первые опыты" и заключающаго въ себъ слъдующія 20 пьесъ: "Поэтъ", "Я чувствую и силы, и стремленье", "Впередъ", "Идеалъ", "Кругомъ легли ночныя тъни", "Во мглв", "Не весь я твой", "Похороны", "Въ тихой пристани", "Слово", "На заръ", "Подъ звуки пъсни", "Надъ свъжей могилой", "Наединв", "Терпи, пусть взоръ", "Въ весеннюю ночь", "Я заглушиль мои мученья", "Вояринь Брянскій", "Христіанка", "Туда". Сборнику этому С. Я. предполагаль предпослать слъдующее, въ извъстномъ смыслъ весьма интересное, предисловие: Выпуская въ свъть этотъ небольшой сборникъ — все, что написано мною въ продолжение двухъ летъ моей литературной деятельности, — я руководился единственной цёлью — по успъху или неусивху изданія рішить давно мучающій меня вопрось о томь, есть ли у меня таланть, или нътъ? Конечно, эти стихотворенія только проба пера, только юношескіе опыты, но, говорять, таланть видень въ каждомъ штрихв художника, въ каждомъ ударв симчка музыканта, въ каждомъ стихв поэта. Пусть же решить этотъ вопросъ наша читающая публика".

Но молодой поэть, очень строго относившійся къ своимъ произведеніямъ, не рѣшился тогда же привести въ исполненіе свое намѣреніе, и только шесть лѣтъ спустя, именно въ 1885 г., появился первый сборникъ его стихотвореній, да и тутъ еще Надсонъ, какъ мы выше видѣли изъ его письма, скорбитъ "о массѣ невозможно-слабыхъ вещей", которыя ему пришлось включить въ первое изданіе его стихотвореній.

С. Я. давно собираль матеріалы для задуманной имъ больтой поэмы: "Три встр'вчи Будды". Мысль эта очень увлекала

его. Прочитавъ въ газетахъ объявление о выходъ въ свътъ въ Москвъ поэмы "Будда", онъ тотчасъ же пишетъ въ Петербургъ: .Еще одна досадная вещь: въ Москвъ, какъ я вычиталь въ газетахъ, вышла чья-то поэма "Будда", а вы знаете, что я работаль надъ этимъ сюжетомъ. Если поэма окажется и изъ рукъ вонъ плоха, мое рвеніе все-таки значительно охлаждено. Будьте великодушны, вышлите мий возможно скорйе эту книгу..." О той же ноэмъ "Будда" онъ только-что передъ тъмъ писалъ одному изъ своихъ пріятелей, М. О. М-у: "Никакихъ міровыхъ вопросовъ въ "Буддъ" я не намъренъ разръшать: да и какъ вообще можно разръшать міровые вопросы? Но что поэма ихъ коснется -- это неизбъжно, коснется настолько, насколько ихъ касается легенда о Буддъ; и что это будетъ современно-это тоже върно". Къ сожальнію, задуманной поэмъ такъ и не было суждено быть написанной; поэть успаль набросать лишь насколько небольшихъ отрывковъ.

Празднество Пасхи на чужбинъ не пришлось по душъ поэту. Онъ пишетъ: - "Пасха бываетъ всюду, будетъ она и здёсь, въ Ниццё, но Христосъ воскресаетъ только въ Россіи, такъ мив по крайней мъръ сдается: слишкомъ чопорны, слишкомъ холодно-торжественны въ такихъ случаяхъ французы. Что они сделали изъ нашего поэтичнаго Рождества и Новаго года, съ его гаданьями и задушевной встръчей въ полночь? Я всегда нашу Пасху очень любилъ: нельзя не увлечься теплотой и равенствомъ, которыя она хоть на несколько минуть вносить въ людскія отношенія". — И въ другомъ письмъонъ также, шутя, жалуется и на Пасху, да кстати и на отсутствіе весны: - "Скверная Пасха у этихъ сухопарыхъ французовъ! Ни колоколовъ, ни нашихъ заутрень! Но мы въ пансіонъ все-таки разговлялись ночью, и мив было очень грустно, что я не въ Россіи. Не хватаетъ тутъ мив и нашей весны, и нашихъ "бълыхъ ночей", воспътыхъ нъкогда Н. М. Минскимъ. Переходъ отъ зимы къ лъту здёсь совершенно незаметенъ. Нетъ этого запаха талаго снёжка, этого аромата молодой зелени, которые такъ хороши у насъ. Правда,

миндаль, окутанный въ свой розовый цвётъ, какъ въ нёжное облако, очень красивъ на фон'в другой зелени; но я въ настоящую минуту предпочелъ бы ему... ну, хоть простой лукъ, еле-еле выступившій надъ грядкою огорода какой-нибудь Петербургской Стороны. "Лучше собственное шило, чёмъ чужое копье". Странное сравненіе это похищено изъ какого-то романа Лажечникова..."

Еще раньше, до Пасхи, С. Я. сильно затосковаль по Россіи и писаль въ одномъ изъ своихъ писемъ:— "Я что-то заскучалъ; дружба теперь необходимъе мнъ, чъмъ когда-нибудь; а заскучалъ я потому, что меня неудержимо тянетъ назадъ. Въ самомъ дълъ, что я здъсь такое? отръзанный ломоть! Какъ бы ни было мало мое дарованіе, но клянусь вамъ — я живу только для него, а здъсь мнъ ръшительно не пишется".

Именно въ эти-то дни и въ этомъ-то настроеніи вылилось извъстное его стихотвореніе: "Умерла моя муза". А къ А. Н. Плещееву больной поэть писаль: -- "Здоровье мое ничего себъ, но операціи мив не избъжать. Состояніе духа скверное. Чувствую себя совершенно оторваннымъ отъ того русскаго интеллигентнаго круга, на который я ворчаль въ Петербургв и который все-таки инв необходимъ. Муза моя не производитъ ничего, кромъ безчисленнаго множества разныхъ "началъ", которымъ не суждено имъть концовъ... Воюсь, чтобы моя книга не легла могильной плитой на всю мою литературную даятельность, или, выражаясь проще, боюсь, что больше ничего не напишу..." Въ письмв изъ Ниццы къ М. О. М-у онъ такъ характеризуетъ свое настроеніе: -, А знаете что: вёдь вы навёрно пытаетесь чёмъ-нибудь объяснить эту одолёвающую хандру, -- службой, что ли, или другими неудачами; не объясняйте ее ничемъ, иначе вы ошибетесь: это просто въ воздухв, въ эпохв, и будетъ все хуже и хуже... Знаю это по опыту: какъ бы ни складывалась жизнь, а я все-таки хандрилъ, приписывая свое тяжелое душевное настроеніе то обстоятельствамъ, то бользни, пока не поняль, что можно отлично хандрить "просто такъ", — wie der Vogel singt и вороны летають. Это небезпричинная, розовая печаль неудовлетворенной и, простите слово, любострастной юности; нътъ, это тотъ неврозъ, которымъ мы расилачиваемся и за гръхи прошлаго, и за наше настоящее развитие. Помоему близокъ день, когда нервы сдълаются иятой стихией—главной и основной міровой силой. Конечно, лучшее лъкарство, — трудъ, какой бы то ни былъ; но это все-таки лъкарство, а не исходъ..."

Ницца подъ конецъ прискучила С. Я. — "Ницца надовла", писаль онь. - "Послв Пасхи мы решили перевхать въ Ментону, а тамъ-что Богъ дастъ. Въ пансіонъ у насъ скучища самая солидная: все разные генералы, да генеральши, да богатые купцы. Разговоры, — Воже ты мой, что за разговоры! Часто во весь объдъ я не раскрываю рта..." -- И въ другомъ письмъ онъ тоже отмъчаетъ, насколько ему не нравилось общество соотечественниковъ, съ которыми пришлось столкнуться въ Ниццв:-- "Жаль, что я не пишу беллетристики, а то здесь можно было бы пособрать богатый матеріаль. До-нельзя омерзительны всв эти разжиръвшіе богачи, герои и жертвы рулетки, всв эти либералы до перваго случая, и ретрограды, открыто подличающіе. Въ особенности блестящее общество собиралось въ русскомъ пансіонъ С...ой въ Нициъ. Въ концъ концовъ я просто не могъ выносить его табльд'отовъ и бъжаль въ Ментону изъ опасенія наговорить кому-нибудь дерзостей. Здёсь я отвожу душу съ Бёлоголовымъ и О.....ми. Первый-въ особенности большая умница. На виллъ получаются журналы и газеты, и по нимъ я слъжу за отечественнымъ прогрессомъ..."

Къ веснъ здоровье С. Я. стало хуже: кашель, лихорадки, ночные поты усилились, а къ тому же появились опять нарывы на ногъ, такъ что д-ръ Бълоголовый настаиваль на новой, болье основательной операціи у швейцарскихъ хирурговъ, въ Цюрихъ или Бернъ. Однако всъ эти неблагопріятныя обстоятельства не повліяли на расположеніе духа поэта, который съ перевздомъ въ Ментону, подъ наплывомъ новыхъ впечатльній, замѣтно повесельть и уже болье бодрымъ тономъ писаль И. Л. Л.:— "Что до меня—я блаженствую. Были ли вы, во время вашихъ странствій

по заграничнымъ палестинамъ, въ этихъ краяхъ? Кажется—да. Значить, вамъ памятны пыльно-серебристыя оливы на синевъ неба, и море, и горы, и солнце, и розы; право, если бы я не зналь, что авторъ картины, открывающейся съ террасы нашей виллы, сама природа, я бы обвиниль его въ утрировкъ и крикливости красокъ. Я остаюсь здёсь недолго; рокъ, преследующій меня въ образъ моей больной ноги, требующей второй операціи, гонитъ меня въ Швейцарію, въ Цюрихъ, гдф, вфроятно, прилется порядочно полежать. Я утвшаюсь твмъ, что это въ последній разъ и что я буду не одинъ: ко мне собираются Давыдовы, Мережковскій, сестра; будемъ, следовательно, много спорить, и, можетъ быть, шумъ этихъ споровъ разбудить ленивый сонъ, въ который погружена моя муза. Впрочемъ, я не очень оплакиваю эту непроизводительность: слишкомъ хорошо вокругъ меня, слишкомъ хочется наслаждаться непосредственно, чтобы питать какіе-либо творческіе замыслы. Теперь надо только вбирать въ себя эту красоту: она проснется въ сердий подъ туманнымъ небомъ Петербурга, и тогда можно будетъ писать. Здоровье мое, говорять, поправляется, но я нахожу, что слишкомъ медленно. Воюсь, чтобы и со мной не приключился тотъ свверный анекдотъ, который выпаль на долю одной нёмецкой коровы: она совсёмь было отвыкла фсть, да, къ несчастію, умерла. Такъ и я: совстви бы выздоровълъ, если бы мнв не грозила опасность умереть. Впрочемъ, эту скучную матерію въ сторону! Тутъ и умирать весело! "... В. М. Гаршину больной поэтъ тоже въ бодромъ тонъ сообщаетъ о перевздв въ Ментону:

"Я покинулъ Ниццу и перебрался въ Ментону. Испытываю такое же впечатлъніе, какъ будто изъ города перевхалъ на дачу. Villa Ostroga, гдъ проходятъ "мои беззаботные дни", — какъ не говорилъ ни одинъ поэтъ, — расположена совсъмъ за городомъ, на сравнительно узкой полоскъ земли, между надвинувшимися горами и убъжавшимъ вдаль моремъ. Домикъ весь тонетъ въ зелени — и въ какой зелени! Петербургскіе цвъты здъсь чуть ли не деревья.

Воть гдв умвстно распевать известный романсь Крестовскаго: "Подъ душистою вётвью сирени!" У террасы, напр., растеть кусть геліотропа, вдвое больше меня ростомъ. Резеда смахиваеть на молодую крапиву; ко всему этому — особый видъ вьющихся розъ, жасмины, огромныя бёлыя лиліи, и пальмы, и оливы, и платаны, и виноградъ. Чудо что такое! Только вотъ погода подгуляла: холодно! Ментонскіе жители, оправдываясь въ этомъ грёхё, говорять обычное "старожилы не запомнять"; но каждому, читающему газеты, извёстно, что у старожиловъ изъ-рукъ вонъ илохая намять (повторяю остроту, неоднократно мною произносимую: я гордъ ею). Зато рядомъ съ нашимъ садомъ живетъ соловей и поетъ такъ громко, какъ будто онъ прочиталъ посланіе Н. М. Минскаго къ его робкому собрату, — и кукуетъ кукушка. Закроешь глаза и вообразишь себя гдв-нибудь въ Новгородской губерніи... "О, родина моя, о, родина терзаній!.."

Недёль пять-шесть, проведенных поэтомъ въ Ментоне, прошли для него гораздо пріятне, чемъ жизнь въ пансіонахъ и гостиницахъ, которою онъ страшно тяготился. Онъ устроился въ семье, обедалъ и завтракалъ со своими хозяевами, много болталъ, шутилъ и возился, какъ ребенокъ, съ 14-ти-летнею дочерью хозяевъ, милой и веселой шалуньей. Поэтъ написалъ ей шуточное стихотвореніе, полное намековъ и разныхъ остротъ, бывшихъ въ ходу между ними.

Такихъ поэтическихъ шутокъ у С. Я. довольно много. Конечно, онъ не предназначались имъ для печати, но мы приводимъ изъ числа ихъ два-три образчика, показывающіе, какъ легки и граціозны у Надсона и эти бездълки. Такъ, лътомъ 1884 г., когда онъ услыхалъ отъ однэй знакомой дъвочки, Л. В..., что она съ семействомъ своимъ отправляется на лъто въ Финляндію, на мызу Куза, это сочетаніе звуковъ—мыза Куза, поразившее слухъ поэта, дало ему поводъ написать въ ближайшемъ письмъ туда слъдующія 12 строчекъ.

На мызъ Кузъ муза мызы Сидитъ и смотритъ въ небосклонъ, И блескомъ неба синей ризы
Взоръ юной музы восхищенъ.
А въ душной, каменной столицѣ,
Ни музъ, ни мызъ гдѣ нѣтъ, какъ нѣтъ,
При горькой мысли о больницѣ,
Клянетъ свой вѣкъ одинъ поэтъ.
И грезится душѣ поэта,
Что сбросилъ онъ печали грузъ,
И мчится быстро, какъ комета,
На мызу Кузу, мызу музъ.

Поступивъ въ редакцію "Недёли" и оставшись однажды въ конторт вмёсто утхавшей по дёламъ конторщицы Е. О. П., онъ написалъ ей стихами слёдующій докладъ:

> "Шутить стихомъ, играть словами, Мнв ни почемъ, -- я радъ писать. Я лаже вамъ докладъ стихами Хочу сегодня набросать. И хоть солидная контора, Глъ я серьезнымъ быть привыкъ, Внушать и не должна бы вздора, Но слабъ мой мелющій языкъ, До смерти риемы одолъли! Внимайте-жъ бъглымъ симъ строкамъ. Четыре номера "Недъли" Я продаль разнымъ господамъ: Одинъ изъ нихъ купилъ и книжку Романовъ за минувшій годъ: Счастливецъ, - чудную коврижку Онъ въ умственный отправиль ротъ! Когда-бъ всегда онъ такъ объдалъ, Мудръй Эдипа онъ бы сталъ... Морозовъ быль, что онъ повъдалъ, Вамъ скажетъ Витя: онъ слыхалъ. Еще я создаль планъ сраженья Для оловянныхъ двухъ дружинъ,-И вамъ, въ порывѣ вдохновенья, Испекъ сей стихотворный блинъ... "

Еще бывши въ Кронштадтъ и прочитавъ стихотвореніе одного поэта, въ которомъ его поразили слъдующія строки:

> "Въ полъ борозды, какъ строфы, И риомуетъ ихъ межа, А по нимъ гуляютъ дрофы, Чутко уши настр'жа",

## поэтъ писалъ въ такомъ тонъ посланіе В. М. Гаршину:

"Пр'чтя только-что твое посланье, Я пр'никъ въ значенье бъглыхъ строкъ И на желанное свиданье Готовъ пр'течь въ недолгій срокъ; В'бще я всегда съ тобой душою, Тобой, В. Гаршинъ, дорожа, И въ Кр'нштадтъ окруженъ водою, Живу я, лыжи настр'жа. У насъ здёсь мракъ непросвёщенья, У васъ же конки и прогрессъ: Вы даже въ ночъ для освъщенья Огни украли у небесъ! Рвясь ввчно къ вамъ въ глухой тревогв, Какъ рвется узникъ изъ оковъ, Въ твоемъ блистающемъ чертогъ Я буду въ среду, въ шесть часовъ.

"Есъ Н'дсонъ".

Возвращаемся къ его заграничной жизни.— "Скачи, враже, якъ докторъ каже, "— шутитъ С. Я. въ одномъ изъ своихъ писемъ, перебираясь изъ Ментоны въ Швейцарію. Правда, вынужденныя скитанія и въчные перевзды съ мъста на мъсто, въ сущности, сильно тяготили его, и самъ онъ говоритъ объ этомъ такъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній:

"Не странно ли?.. Любить спокойный уголокъ, Туманы съвера и плачъ его мятели, Завътный трудъ, друзей сплотившійся кружокъ, И въчно странствовать безъ отдыха и цъли, И въчно чувствовать, что всюду ты чужой, Что нъту у тебя ни очага, ни крова!"

Но въ данномъ случав было иначе: ему самому хотвлось попутешествовать, провхаться по Швейцаріи, "набраться впечатлвній", передъ тімъ, чімъ залечь на неопреділенное время въ больницу для операціи. Изъ Цюриха онъ писалъ В. М. Гаршину: "Я буквально сталъ туристомъ, ибо больше нъсколькихъ дней не сижу на мъстъ. Побывалъ въ Туринъ, побывалъ въ Женевъ, пожилъ въ Монтрё, осмотрълъ Бернъ, прокатился по Тунскому озеру, выпиль сифонь сельтерской воды въ Интерлакень, поклонился бълокурой отъ снъга и румяной отъ блеска зари Юнгфрау, послушаль, о чемъ шумить Штаубахь, свергаясь со скалы въ 1.000 ф. вышины, купиль у его подножія чернильницу въ видѣ деревянной совы для васъ, чтобы вы выучили макать перо въ мудрость или разуму, что то же самое, и наконецъ намъренъ, сдълавъ небольшой туръ по озеру Четырехъ Кантоновъ и налюбовавшись Люцерномъ, залечь въ медвъжьемъ Бернъ, какъ медвъдь въ берлогв. Voilà! Однимъ словомъ, въ Швейцаріи а видёль все, что стоить видъть, и очень доволенъ. Не все, однако, мив понравилось. Знаменитый Шильонъ, напр., не произвелъ на меня никакого впечатленія. Правда, озеро и горы вокругь чудно красивы, но замовъ внутри-просто выбъленныя известкой комнати, въ которыхъ не осталось никакихъ следовъ старины. Тюрьма Бонивара тоже не представляетъ ничего ужаснаго, въ особенности после ужасовъ Туринскаго замка: большой съ колоннами залъ, высъченный въ скалъ. Очень свътло и красиво-дай Богъ всякому. Зато очень хорошая штука есть въ Монтрё. Называется она по-французски "шменъ-де-феръ Финюкилеръ", а по-русски-чортова таратайка. Это вагонъ, помощью особой машины взбирающійся по рельсамъ въ 7 минутъ почти отвъсно на высоту 800 ф., въ деревеньку Гліонъ. Сначала рельсовый путь идеть сравнительно (но только сравнительно) отлого, а потомъ вы точно возноситесь на воздухъ. Просто сердце замираетъ! Въ особенности страшно спускаться, — совершенно то же ощущение долженъ испытывать человѣкъ, проваливающійся въ адъ на крыльяхъ "духа зла" (зри стихотворение Минскаго)"...

Въ іюнъ Надсонъ прівхаль въ Бернъ, и здёсь, въ частной больниць профессора Кохера, поэтъ дважды вынесъ крайне мучительную операцію, слёдствіемъ чего было страшное разстройство нервовъ и полный упадовъ силъ. И состояніе груди ухудшилось: появились сильнейшія лихорадки, ночные поты. Пріёхала въ Вернъ ухаживать за братомъ сестра его и оставалась при немъ около двухъ мёсяцевъ. Кромё того, его посёщала здёсь семья тогдашниго директора консерваторіи К. Ю. Давидова, проводившан то лето въ Швейцаріи. Часто бывали у него также некоторые русскіе, жившіе въ Бернв и выказывавшіе поэту теплое участіе. Какъ только оказалась возможность поднять больного съ постели, бернскіе доктора посп'вшили отправить его для подкр'впленія силь въ горы, въ льчебную станцію Вейссенбургъ, находившуюся подъ завъдываніемъ извъстнаго швейцарскаго спеціалиста по груднымъ болезнямъ, профессора Гюггенена. Измученный, еле живой, прибыль С. Я. туда и провель тамъ всего двъ недвли. Ему становилось все хуже и хуже, и пр. Гюггененъ говорилъ близкимъ поэта, что ему жить осталось максимумъ-мвсяцъ. По совъту профессора, больного перевезли въ сосъдній Беатенбергъ, гдв къ тому же проживала въ то время семья Давыдовыхъ. Въ виду безнадежнаго состоянія больного, а также неимвнія средствъ для дальнвитаго пребыванія его за границей, друзья его решили отвезти С. Я. обратно въ Россію. Хотя онъ и обрадовался исполнению своего желанія, - онъ такъ рвался на родину и такъ тосковалъ по ней, - и хотя самъ онъ никогда не върилъ въ благопріятный исходъ своей болёзни, темъ не мене дозволение докторовъ возвратиться осенью въ Петербургъ было для него тяжелымъ ударомъ, такъ какъ оно отняло всякую искру

надежды. Легко себё представить, что переживаль въ это время богато одаренный юноша, страстно желавшій жить, сознававшій всею душой, что онъ могь бы быть полезнымь членомь общества и что у него недюжинный таланть. "Чтобы понять, что я исимтываю,—говориль С. Я. въ минуты отчаянія,—нужно бы войти въ мою шкуру... Если бы вы знали, что за ужась сознавать, что у вась нёть будущаго, что даже на мёсяць впередъ нельзя дёлать плановъ. Подумайте, вёдь я не книгу, не романъ читаю, это я, я самъ умираю"...

Профадомъ черезъ Висбаденъ С. Я. видълся адъсь въ последній разъ съ докторомъ Белоголовымъ, который несколько ободрилъ больного, убъдивъ его, что находитъ его состояние вовсе не такимъ отчаяннымъ. То же самое повторилъ онъ и бывшимъ съ нимъ друзьямъ, настаивая лишь на томъ, чтобы С. Я. оставался не больше нъсколькихъ дней въ Петербургъ и тотчасъ же вхалъ въ Крымъ, съ темъ, чтобы непременно перезимовать тамъ. Однако обстоятельства сложились очень несчастливо для больного: онъ принужденъ былъ, -и, конечно, первою причиной явился недостатокъ денежныхъ средствъ, — провести въ Петербургв недвль шесть, изъ которыхъ дней десять быль на лачв. на Сиверской станціи. Но здісь у него открылись частыя кровохарканія и сильнейшія лихорадки. Переёхавъ въ городъ, С. Я. должень быль поселиться въ весьма неблагопріятной для его здоровья обстановкъ: онъ нанялъ меблированную комнату въ Кузнечномъ переулкъ, на заднемъ дворъ. Не было возможности ъхать въ Кримъ, такъ какъ не било на то денегъ, а обращаться къ Литературному Фонду поэтъ не хотель, въ виду того, что онъ состояль ему еще должнымь 600 руб., присланные лётомь въ Швейцарію, когда онъ лежаль въ больницъ Кохера, и наступило безденежье. Даже получивъ приглашение вхать въ Подольскую губ., въ деревню, и провести тамъ зиму, С. Я. долго отказывался отъ этого. При его гордомъ и независимомъ характерв ему было тяжело обязываться кому бы то ни было, темъ более, что, по его словамъ,

"слоняться по чужимъ угламъ и благодътелямъ пришлось ему и тавъ солоно". После долгихъ настаиваній, просьбъ и уговоровъ ближайшихъ друзей, онъ, наконецъ, согласился. Осень на югв какъ разъ стояла прекрасная, и спокойствіе и тишина деревенской жизни подъйствовали сначала весьма благотворно на поэта. Первыя письма его изъ деревни носять отпечатокъ очень бодраго настроенія. Онъ иишеть, напр., сестръ: "Здоровье мое не хуже, не лучше, а состояніе духа отличное. Хоть живу здёсь въ совершенной глуши, а ни капли не скучаю: наоборотъ, послё петербургской сутолоки мнё здёсь очень и очень по душъ. Цълый день читаю, играю на скрипкъ, на рояли, вздимъ кататься. Кромв того, занимаюсь со старшимъ сыномъ моихъ хозяевъ, который, скажу не хвастаясь, дёлаетъ большіе успъхи. Пишу мало, но все-таки пишу"... И В. М. Гаршину онъ сообщалъ въ такомъ же бодромъ тонъ: "...Интереснаго для себя, "скромнаго наблюдателя человъческой жизни", сэръ, я нашель здёсь множество, въ первый разъ въ жизни убедившись, что свъта въ окошкъ можно искать въ Россіи и внъ Петербурга. Школьный учитель, урядникъ, становой приставъ, деревенскій попъ, мировой посредникъ, etc. etc. - всъ эти лица, бывшія для меня прежде фантомами, теперь воплотились и одухотворились. Жаль, что бользнь мнъ мъщаетъ поближе познакомиться съ крестьянской жизнью, о которой я, разумвется, не имвю никакого понятія "...

Осенью того же года поэть написаль несколько стихотвореній: "Пишу вамъ изь глуши", "Не принесеть, дитя, покоя и забвенья" и др. Позже, въ феврале или въ марте 1886 г., подъ впечатленіемъ прочитанныхъ имъ въ газете "Зара" двухъ критическихъ фельетоновъ г-на М..., упрекавшаго поэта въ нытье и пессимизме, С. Я. написаль стихотвореніе "Въ ответь". Однако онъ долгіе месяцы не отдаваль его въ печать, говоря, что если онъ и решится когда-нибудь это сделать, то не иначе, какъ съ отоворкой, чтобы по одному или двумъ стихотвореніямъ не выводили неверныхъ заключеній о его міровоззрёніи, какъ это случилось, напр., съ стихотвореніемъ "О, неужели будетъ мигъ",

гдъ строчкъ: "Назадъ, тамъ жизнь полнъй кыпъла" — нъкоторыми лицами было придано совершенно не то освъщеніе. Въ январъ 1886 года вышло второе изданіе стихотвореній Надсона и разошлось очень быстро, въ два мъсяца, такъ что пришлось приступить къ третьему, которое и появилось въ мартъ. Конечно, такой успъхъ очень радовалъ С. Я., но здоровье его стало опять хуже, и онъ писалъ сестръ: "На деньги, вырученныя за книжки, думаю уъхать осенью за границу. Впрочемъ, все это мечты. Здоровье мое неважно, иначе, впрочемъ, и быть не можетъ. Лихорадокъ нътъ, но часто показывается кровь горломъ. Наконецъ, особенно интересныхъ новостей о себъ и о своемъ житъъ-бытъъ здъсь сообщить не могу. На то здъсь и деревня, чтобы не происходило никакихъ событій и не было никакихъ новостей"...

Въ деревив С. Я. лечилъ проживавшій здесь докторъ Л. И. Дробышъ-Дробышевскій, относившійся къ больному дружески, съ большимъ участіемъ и вниманіемъ. Надсонъ очень привязался къ своему врачу и весьма довёряль ему. Но жизнь въ деревенскомъ барскомъ домъ, съ ен безсодержательностью и отсутствіемъ живихъ. жизненныхъ импульсовъ, стала прівдаться С. Я. Ему хотёлось побольше работать, приносить наивозможную долю пользы, и онъ часто говорилъ: "Мив и такъ осталось мало жить, зачемъ терять время даромъ? "О себв и о своихъ планахъ онъ писалъ сестрв своей: - "О себъ мнъ нечего писать. Здоровье мое такъ же, пишу я мало, событій у насъ никакихъ не происходить. Могу только сообщить, что второе изданіе моихъ стиховъ разошлось уже все и что третье напечатано и на-дняхъ выйдеть въ свётъ. Какая-то барыня написала на мои слова "Я вновь одинъ" романсъ, который переведень по-французски, а г. Фидлерь перевель некоторые мои стихи по-намецки и напечаталь ихъ въ газета "Неrold". Есть у меня еще слабая надежда получить академическую премію за мою книгу, но сбудется ли она, или нетъ-писано вилами на водъ, и во всякомъ случат это дъло далеко: премію присуждають только въ октябрв. Книгу я уже представиль въ академію... О моихъ планахъ на будущее, насколько такой больной человѣкъ, какъ я, можетъ ихъ имѣть, пока не могу сообщить ничего положительнаго—чувствую только, что деревня, несмотря на всю ея прелесть, мнѣ очень надоѣла. По всей въроятности, я поселюсь или въ Кіевѣ, или въ Москвѣ, или въ Питерѣ, смотря по тому, гдѣ найду постоянную литературную работу".

Найти постоянную литературную работу, напримёръ, заручиться журнальнымъ обозрѣніемъ въ какомъ-нибудь журналѣ или газетѣ, эта мысль сильно занимала его. Онъ говорилъ, шутя, что насталъ моментъ сбросить съ себя на время "поэтическую тогу и взять въ руку метлу". О своемъ намфреніи уфхать изъ деревни и пристроиться где-нибудь при редакціи С. Я. писаль, между прочимь, и г-ну Л...ну: "Какъ ни хорошо отдохнуть отъ петербургской сутолови, какъ ни хороша природа, но писать удобно и легко только въ городъ, гдъ каждый день бьетъ по нервамъ и будитъ мысль. Изъ предыдущаго вы можете видъть, что деревня, несмотря на всё свои прелести, все-таки нёсколько пріёлась мнё. Пресная вещь! Мало перца, мало остроты! Чувствую, что долго тутъ не усижу. Но куда направлю свои стопы отсюда, --еще не знаю. Хотвлось бы постоянной дитературной работы. Постараюсь поплотиве прилъпить свое гивадо къ палаццо какой-нибудь редакціи, въ качествъ рецензента или журнальнаго обозръвателя. Очень можетъ быть, что останусь въ Москвъ. Впрочемъ, все это еще вилами на водъ писано. Главное --- мое здоровье, которое можетъ очень легко и безапелляціонно поставить свое "veto" встиъ моимъ планамъ. Впрочемъ, друзья мои, которымъ я, конечно, не върю въ этомъ отношени, увъряютъ меня, что въ общемъ я значительно поправился. Литературный интересъ моего существованія сосредоточился за это время только на успаха моей книги, второе изданіе которой уже разошлось, а третье напечатано и надняхъ выйдетъ..."

Наконецъ, въ апрълъ, какъ только открылся провздъ изъ деревни—весна была поздняя, непролазная грязь и разлитіе ръкъ

мътали движению по проселочнымъ дорогамъ, —С. Я. увхалъ въ Кіевъ, имъя при этомъ въ виду двъ цъли: обратиться за работой къ М. И. Кулишеру, тогдашнему редактору "Зари", и устроить вечеръ въ пользу Литературнаго Фонда, чтобы вернуть взятые имъ оттуда лётомъ 1885 года 600 руб. Обё пёли вполнё удались ему. М. И. Кулишеръ принялъ его въ свою газету съ распростертыми объятіями и тотчасъ же отвель ему четыре фельетона "журнальнаго обозрвнія" въ месяцъ. Вечеръ же въ пользу Фонда, хотя и устроенный весьма посившно, въ несколько дней. имълъ блистательный усивхъ. Самъ С. Я. читалъ, между прочимъ. нъсколько своихъ стихотвореній. Несмотря на больную грудь, онъ читаль такъ внятно и увлекательно, что наэлектризоваль всю нублику, и безъ того встретившую его взрывомъ долго неумолкавшихъ рукоплесканій. Вызовамъ и апплодисментамъ не было конца. Молодежь сделала овацію своему любимцу и съ тріумфомъ вынесла его на рукахъ на эстраду... Но, къ несчастію, потядка въ Кіевъ и всв волненія тамъ не обошлись больному даромъ. Съ самаго прівзда въ городъ у него открылись кровохарканія, продолжавшіяся нісколько дней, и появились сильнійшія лихорадки. Только ничемъ не подавляемыя живучесть и энергія духа полдерживали физическія силы больного. Квартира его съ утра до вечера была полна постителями, особенно молодежью. Когда же, уступая убъжденіямъ докторовъ и просьбамъ близкихъ ему людей, онъ рашился вернуться еще на масяць въ деревню, то проводить поэта на вокзалъ собралась толна кіевскихъ его знакомыхъ, почитателей и почитательницъ его таланта. Прівхавъ въ деревню. онъ писалъ оттуда своему товарищу по училищу, М. А. Р., въ шутливомъ тонъ, сквозь который звучить глубоко-грустная нота:

"Прости меня за мое долгое, возмутительное молчаніе: ей-Вогу, я за это время совершиль такую массу дізль,—которыя со временемь несомнівню войдуть въ исторію,—что не могь ни о чемь думать. Во-первыхь, я съйздиль въ Кіевь, схватиль тамь кровохарканіе и устроиль блестящій вечерь въ пользу Литературнаго фонда. Могу похвастаться успёхомъ: Фондъ получилъ чистыхъ 625 руб., а меня молодежь чуть не разорвала въ клочки и на рукахъ вынесла на эстраду. Затёмъ я снялся. Затёмъ я поступилъ фельетонистомъ-критикомъ въ кіевскую газету "Заря" и пишу тамъ четыре фельетона въ мёсяцъ... Вуаля!.. Затёмъ я ёмъ каждый день полъ-быка и пью 10 стакановъ кефиру, — результатовъ незамётно. Затёмъ пишу множество писемъ неизвёстнымъ мнё поклонницамъ, дёлающимъ мнё честь выражать мнё свои восторги письменно. Затёмъ мой портретъ помъстила "Новь", затёмъ мои стихи переведены въ "Герольдъ". Затёмъ на мои слова "Я вновь одинъ" написанъ романсъ. Однимъ словомъ, я иду въ гору и погибаю отъ чахотки... Весна у насъ прелестная, только жарко очень. Впрочемъ, я на воздухъ не выхожу, просиживая цёлые дни за писаніемъ..."

Мысль о смерти не покидала поэта; онъ писалъ, между прочимъ, г-жѣ С....вой: "У насъ весна въ полномъ цвѣту; на моемъ столѣ букетъ, окно отворено, изъ сада въ комнату врывается ароматъ, небо ясно, птицы щебечутъ, солнце свѣтитъ такъ ярко... А мнѣ все сдается, что въ послѣдній разъ я встрѣчаю весну!.."

Въ началъ іюня С. Я. перебрался на дачу въ Боярку (первая станція по жельзной дорогь отъ Кієва). Здѣсь молодежь поднесла своему любимому поэту адресь, букетъ и тортъ на новоселье, что, конечно, очень тронуло больного. И тутъ масса посътителей бывала у него. Онъ продолжалъ дъятельно вести свои фельетоны въ "Заръ" и писалъ, между прочимъ, объ этихъ своихъ занятіяхъ А. В. К—у: "...Въ послъднее время я почти не пишу стиховъ, уйдя съ головой въ газетную работу, которая на первыхъ порахъ меня сильно занимаетъ. Разумъется, со временемъ она мнъ пріъстся, и я опять примусь за риемы, но пока я неутомимо ратую за молодую русскую поэзію, яростно сражаюсь съ "Жасминовымъ", дълаю наскови на П. и т. и."

Къ несчастію, літо стояло сырое и холодное; больной, по мнівнію докторовъ, или простудился, или же болівнь его, до тівхъ поръ весьма медленно двигавшаяся впередъ, приняла новый обороть и стала быстро развиваться. Какъ бы то ни было, послѣ нѣсколькихъ маленькихъ бронхитовъ, у него открылись илевритъ и туберкулезная высынь лѣваго легкаго (до тѣхъ поръ было сильно поражено лишь правое). С. Я. очень мучился и страдалъ. Созванный консиліумъ, состоявшій изъ профессора Аванасьева и докторовъ Образцова и Георгіевскаго (послѣдній постоянно лѣчилъ больного въ Бояркъ), рѣшилъ, что ему слѣдуетъ ѣхать въ Грисъ, близъ Мерана. Но поэтъ объявилъ близкимъ ему лицамъ, что ни за что не поѣдетъ за границу, потому что умереть хочетъ въ Россіи. Тогда остановились на Ялтъ. Изъ Боярки С. Я. писалъ одной своей корреспонденткъ въ Петербургъ:

"Пишу вамъ на балконъ моей дачи, сплошь заплетенномъ дикимъ виноградомъ, въ ясное осеннее утро. Прямо передо мной палисадникъ; розы, которыхъ въ немъ очень много, уже отцвъли, зато астры и георгины въ полномъ цвъту. Въ особенности хороши георгины: кусты ихъ выше человъческаго роста, а горящій, пунцовый цвътъ, да еще освъщенный къ тому же вашимъ малороссійскимъ солнцемъ, удивительно эффектенъ... Замъчаете ли вы, какой у меня сегодня нетвердый почеркъ? За послъдній мъсяцъ я почти разучился писать, такъ какъ схватилъ себъ плевритъ и всъ работы долженъ былъ бросить. Теперь я понемногу поправляюсь, но очень медленно и съ большими колебаніями. Въ сентябръ уъзжаю въ Крымъ; докторъ усиленно гналъ меня за границу, но я наотръзъ отказался: внъ Россіи я ужасно скучаю..."

Передъ отъёздомъ въ Ялту больной прожилъ недёли двё въ Кіевѣ, гдѣ снова устроилъ вечеръ въ пользу Фонда. Вечеръ удался вполнѣ, и на этомъ вечерѣ поэтъ еще бодро прочелъ два свои стихотворенія: "Другъ мой, братъ мой" и "Умерла моя муза". Апплодисментамъ и оваціямъ не было конца. Сборъ съ вечера, 530 р., С. Я. поспѣшилъ переслать Фонду.

Еще въ Бояркъ лътомъ къ нему пріъзжали два кіевскіе книгопродавца, предлагая тотчасъ же выплатить 1,000 руб. за право издать 2,000 экземпляровъ его стихотвореній. Но, по совъту близкихъ ему, поэтъ не согласился, предпочитая издавать, какъ и до того, свою книгу лично, и ръшилъ, для полученія средствъ на поъздку въ Ялту, обратиться къ Фонду, тъмъ болье, что съ избыткомъ уплатилъ ему весь прежній долгъ. Само собою разумьется, что желаніе его было немедленно исполнено Фондомъ, усивышимъ выслать Я. Я. въ Ялту лишь 500 руб. Такимъ образомъ, молодой поэтъ, умирая, не остался долженъ ни конвики Литературному Фонду.

Больной прівхаль въ Ялту крайне изнеможенный и слабый. Онъ писалъ отсюда въ Петербургъ: "Въ Бояркъ я былъ очень сильно боленъ, а въ Кіевъ страшно усталъ: я устраивалъ вечеръ въ пользу Литературнаго Фонда, и вечеръ этотъ имелъ большой успъхъ. У меня чуть не брызнули слезы изъ глазъ, когда меня встретиль продолжительный гуль рукоплесканій. Дамы въ антрактахъ дарили мнв цввты, въ буфетв молодежь пила за мое здоровье, и публика, сходя съ лъстницы, повторяла: "Облетъли цвъты, догоръли огни". Было много другихъ, лестныхъ для меня эпизодовъ, о которыхъ разсказывать было бы долго. Усталый покинуль я Кіевъ; меня провожали опять цевтами и добрыми пожеланіями. Перевздъ моремъ сошелъ благополучно: покачало немножко только передъ самой Ялтой-и вотъ я на югв, на благословенномъ югъ, какъ говорятъ поэты. Не скажу, чтобы мнъ здесь пока очень понравилось; после Ниццы Ялта кажется довольно невзрачной: зато я чувствую себя нъсколько лучше "...

Вскоръ послъ прибытія въ Ялту С. Я. обрадовало извъстіе, что ему присуждена Академіей Наукъ Пушкинская премія въ 500 р. Здоровье его было, вообще говоря, довольно плохо; жаловался онъ, главнымъ образомъ, на большую слабость, тъмъ не менъе былъ на ногахъ, ъздилъ кататься, еще кое-когда отыскивалъ возможность работать, написавъ, напр., въ ноябръ 1886 года двъ строфы къ оставшемуся неоконченнымъ стихотворенію "На могилъ Герцена". Въ ноябръ онъ перебрался на дачу Цибульскаго, въ нъ-

сколькихъ минутахъ взды отъ стараго города. Двв недвли спустя, въ серединъ ноября, больному стало хуже, и особенно безпокоило его то обстоятельство, что левая рука и нога стали какъ будто плохо действовать. Онъ увидель въ этомъ весьма дурной признакъ, но съ удивительною твердостью смотрель въ глаза приближающейся смерти и старался успокоивать близкихъ себъ, говоря: "Я самъ прежде и отчаявался, и надвялся; теперь же нътъ мъста ни отчаннію, ни надеждів. Очевидно, что смерть близка, неизбіжна. Нужно теперь позаботиться о томъ, чтобы моя книга пошла на хорошее дъло". И въ тотъ же день онъ написалъ домашнее духовное завъщание, по которому оставляль всю свою литературную собственность "Обществу для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ " (Литературному Фонду). Но вскоръ послъ того больной сталъ нъсколько поправляться, и лъчившіе его доктора ръшили, что опасности нътъ, что смутившій ихъ принадокъ съ рукой и ногой чисто нервно-истерического характера. Лихорадки прошли, явился сравнительно хорошій сонъ и аппетить, больной сталь выходить въ садъ и даже могъ выбажать кататься. И тутъ-то, неожиданно, случилось нёчто, несомнённо содёйствовавшее тому, что самыя худшія опасенія относительно здоровья поэта превратились въ горькую действительность раньше, чемъ того можно было ожидать.

Еще въ началѣ ноября, вскорѣ послѣ присужденія С. Я. Пушкинской преміи, въ газетѣ "Новое Время" стали появляться одинъ за другимъ цѣлый рядъ фельетоновъ г. Буренина, въ которыхъ онъ, не называя Надсона по имени, но уже слишкомъ прозрачно намекая, всячески глумился надъ больнымъ поэтомъ и, главнымъ образомъ, надъ его посвященіемъ книги своей Н. М. Д. Глумленія эти, вызванныя, повидимому, личнымъ неудовольствіемъ г. Буренина на С. Я., задѣвшаго его въ одномъ изъ своихъ критическихъ фельетоновъ въ "Зарѣ", дошли до того, что г. Буренинъ обвинилъ столь мучительно угасавшаго юношу въ томъ, что онъ "недугующій паразитъ, представляющійся больнымъ, калѣкой, умирающимъ, чтобы жить на счетъ частной благотворительности".

Легко вообразить себъ, какъ подобная чудовищная клевета полжна была возмутить больного. Онъ тотчасъ же посладъ письмо въ газету "Новости" (письмо это, впрочемъ, появилось въ печати только послѣ смерти поэта). На всѣ просьбы близкихъ ему не читать клеветъ г-на Буренина, не ставить на карту свое здоровье. С. Я. отвъчалъ одно только: - "Поймите же, что я не могу этого слълать, не могу потому, что это было бы малодушіемъ. Если бы грязныя обвиненія и клеветы шептались подъ сурдинкой, у меня за спиной, - конечно, я быль бы въ правъ пренебрегать ими, игнорировать ихъ... Но эти нападки, позорящіе мое доброе имя, эта невообразимо-гнусная клевета бросается мнв въ лицо печатно, передъ всей читающей Россіей, и благодушно отворачиваться отъ такого рода грязи нельзя уже потому, что всякая неопровергнутая клевета непремвнно оставляетъ послв себя пятно"... И вотъ последній ударъ, окончательно сразившій больного, не заставиль себя долго ждать; онъ быль нанесень следующимъ же фельетономъ г-на Буренина, въ которомъ этотъ последній зашель еще дальше вышеприведеннаго, при чемъ затронулъ близко стоявшее къ поэту лицо... Это уже переполнило чашу... Благородный юноша, платившій глубокой, искренней и часто преувеличенной благодарностью за всякое выраженное ему теплое чувство, за каждый проблескъ участія къ нему, быль вив себя отъ негодованія... Тотчась же продиктоваль онъ письмо друзьямъ въ Петербургъ, прося ихъ вступиться за его честь, добавляя, что, если они не найдуть подходящаго для этого способа, онъ самъ не медля вытдеть въ Петербургъ. Оказалось однако, что ничто уже не было бы въ силахъ остановить следствія губительнаго удара. Лучшимъ поясненіемъ сказаннаго можетъ служить письмо врача, постоянно лечившаго въ Ялтъ больного, О. Т. Штангеева, напечатанное имъ въ газетв "Новости". Вотъ это письмо:

"Какъ постоянно пользовавшій покойнаго поэта врачь и, слѣдовательно, достовѣрный свидѣтель, я считаю нравственнымъ своимъ долгомъ сказать, въ назиданіе современникамъ и потомкамъ, нѣсколько словъ по поводу нравственныхъ страданій, отравившихъ послѣдніе дни жизни моего паціента и вызвавшихъ преждевременную смерть его.

"С. Я. прівхаль въ Ялту осенью 1886 г. въ печальномъ состояній, съ кавернами въ легкихъ, дихорадкою и крайнимъ упадкомъ силъ; несмотря на это, почти сверхъ ожиданія, черезъ мъсяцъ онъ сталъ поправляться, кашель уменьшился и лихорадка прошла. Въ такомъ, довольно удовлетворительномъ состояни онъ находился до травли, предпринятой "Новымъ Временемъ". Послъ прочтенія первыхъ фельетоновъ г. Буренина, онъ волновался, хотя и умфренно; его успокоила мысль, что онъ напишетъ приличный отвътъ, который и былъ имъ написанъ, но напечатанъ уже послъ его смерти. Близко стоявшее къ больному лицо, чтобы предупрепить новые нападки и брань со стороны г. Буренина, сочло нужнымъ написать письмо издателю "Новаго Времени". Какъ бы въ отвътъ на это появился новый фельетонъ г. Буренина, въ которомъ уже слишкомъ была затронута личная честь больного поэта. Онъ впалъ въ необычайное раздражение, страшно волновался, говориль: "Это ужъ слишкомъ гнусно, этого оставить такъ нельзя", и хотвлъ тотчасъ же вхать въ Петербургъ. Съ трудомъ удалось удержать его увъреніями, что друзья и знакомые заступятся за него, безпомощнаго страдальца. Къ вечеру того же дня появились кровохарканія и лихорадка, которыхъ не было уже несколько недель; затъмъ, черезъ нъсколько дней, въ течение которыхъ онъ постоянно продолжалъ волноваться, плохо влъ и спалъ, наступили головныя боли, рвота и другіе признаки воспаленія мозговыхъ оболочекъ. Въ безсознательномъ состояніи, въ безпокойномъ бреду, умиравшій двлаль рукою угрожающія движенія, и съ усть его иногда срывалась фамилія обидчика...

"Я убъжденъ, что умершій безвременно С. Я. Надсонъ, несмотря на безнадежность бользни, могъ бы прожить по меньшей мъръ до весны, или даже осени, если бы вышеупомянутый фельетонъ г. Буренина не былъ напечатанъ."

Даже и въ послъдніе, предсмертные дни жизни своей—при мучительныхъ головныхъ боляхъ, тошнотъ и рвотъ, но будучи еще въ сознаніи,—поэтъ оставался самимъ собой, т.-е. думалъ и заботился о другихъ и активно помогалъ имъ, диктуя въ данномъ случаъ письма къ знакомымъ, въ которыхъ хлопоталъ о разныхъ лицахъ, напр., о напечатаніи стиховъ одного молодого поэта, просилъ доставить подходящую работу и возможность пристроиться при редакціи писателю, только-что прівхавшему изъ Кіева въ Петербургъ, и очень заботился, нельзя ли пристроить въ консерваторію талантливую, по его мнѣнію, артистку,—дѣлая все это даже безъ просьбъ о томъ лицъ, о которыхъ хлопоталъ...

Вскорѣ умирающій впаль въ тижелый бредъ и галлюцинаціи и не спаль ни минуты въ теченіе многодневной мучительной агоніи, прерывавшейся, къ несчастію, проблесками сознанія, когда страдалецъ, безсильно складывая руки, лишь тихо шепталь: "скорѣй, скорѣй бы"... Туберкулезное воспаленіе мозга—самая тяжелая, мучительная форма смерти... И несчастному поэту пришлось испить чашу страданій до дна... 19 января въ 9 час. утра его не стало...

Тъло его было перевезено изъ Ялты въ Петербургъ. Въ Одессу гробъ прибылъ на пароходъ "Пушкинъ" и былъ встръченъ толною молодежи; тутъ были также и сотрудники мъстныхъ газетъ. Въ Петербургъ, на вокзалъ, толпа состояла также преимущественно изъ молодежи, но здъсь было много и литераторовъ. На слъдующій день, во время похоронъ, при многочисленномъ стеченіи почитателей поэта, тяжелый свинцовый гробъ былъ вынесенъ изъ церкви на рукахъ литераторами, а всю дорогу до Волкова кладбища его несла на плечахъ молодежь, при чемъ студенты составили хоръ и пъли "Святый Боже". На катафалкъ были сложены многочисленные вънки, которыми покрылась потомъ вся высокая насинь и крестъ на могилъ. Были произнесены ръчи и, по просьбъ присутствовавшихъ, прочитано нъсколько стихотвореній покойнаго поэта ("Нътъ, муза, не зови", "Другъ мой, братъ мой", "Умерла

моя муза" и друг.). Могила Надсона въ нъсколькихъ щагахъ отъ могилъ Добролюбова и Бълинскаго.

По смерти его, во всёхъ журналахъ и газетахъ петербургскихъ, московскихъ, кіевскихъ и т. д., до ташкентскихъ и кубанскихъ "Областныхъ Вёдомостей" включительно, появились некрологи поэта, подробности о его жизни, характерё и отзывы о его поэзіи. Въ петербургскомъ упиверситетё пр. О. Ө. Миллеръ прочелъ студентамъ, вмёсто лекціи, рефератъ, посвященный памяти покойнаго, а въ Москвё, въ "Обществе любителей русской словесности", профессоръ Стороженко прочиталъ тоже статью о Надсоне. Литературный вечеръ, устроенный въ Петербурге въ память усопшаго поэта, привлекъ очень значительное число публики; то же самое повторилось и на другомъ такомъ же вечере, организованномъ съ цёлью полученія средствъ для постановки Надсону памятника надъ его могилой. Словомъ, общественное вниманіе къ усопшему поэту выразилось очень ясно, и живая связь между нимъ и обществомъ сказалась весьма наглядно.

Такова была эта грустная жизнь, такъ рано прерванная и такъ много объщавшая!..

Въ программу настоящаго біографическаго очерка, именно потому, что опъ имѣетъ чисто-біографическій характеръ, не входитъ характеристика Надсона, какъ поэта; притомъ же значеніе его въ этомъ отпошеніи достаточно уяснено многочисленными критическими статьями. Что касается Надсона, какъ человѣка, то кромѣ тѣхъ подробностей, которыя собраны въ настоящемъ очеркѣ и довольно наглядно рисуютъ его личность, мы имѣемъ много и другихъ данныхъ для дополненія этого портрета.

По отзыву всёхъ знавшихъ покойнаго поэта, онъ отличался необычайной душевной чистотой и благородствомъ. Такимъ же искреннимъ и страстно задушевнымъ, какимъ онъ является въ поэзіи, былъ онъ и въ жизни. На всёхъ, кто только встрёчался съ нимъ,

онъ производилъ весьма симпатичное впечатление, и эта симпатичность имъла источникомъ именно его искренность, задушевность. ночти женскую мягкость, внолнъ гармонировавшую съ чисто-мужскими чертами, -- сильнымъ, решительнымъ характеромъ и твердой волей. "Въ его глазахъ" — пишетъ одинъ его знакомый — "свътилась женская нёжность и мягкая ласка; въ плотно - сжатнуъ, тонко-очерченныхъ губахъ, въ характерныхъ углахъ рта, сквозилъ молодой львенокъ". Такова была внешность поэта, таковъ онъ былъ и на самомъ дълъ. Привътливни ко всъмъ, иногда ласковни, какъ ребеновъ, нъжно любившій дътей, замъчательно откровенный, кротвій, гуманный, съ нежной и любящей душой, онъ вместе съ темъ быль крайне прямой, искренній, чуткій человівь, очень отзывчивый и впечатлительный. Такое сочетание свойствъ, въ соединеніи съ возвышеннымъ поэтическимъ настроеніемъ, д'ялало его особенно решительнымъ, подчасъ резкимъ врагомъ всего низкаго, пошлаго, лицемърнаго и раболъпнаго. Это былъ человъкъ живой, искавшій правды съ донъ-кихотскимъ упорствомъ, возмущавшійся до глубины души темъ, что, по его мневію, шло въ разрезъ съ нею и въ ущербъ ей, и готовый вести борьбу на смерть со своимъ врагомъ, не спрашиваясь у собственныхъ своихъ силъ, хватитъ ли ихъ и вынесетъ ли онъ борьбу.

По натурѣ своей С. Я. былъ въ высшей степени общителенъ. Его такъ и влекло къ людямъ. Если онъ не писалъ чего-нибудь или не читалъ одну за другою книги, что происходило преимущественно ночью, то непремѣнно былъ окруженъ кѣмъ-нибудь. Разговоръ его былъ остроуменъ, живъ, разнообразенъ, часто веселъ и даже дѣтски-игривъ—особенно въ дружеской бесѣдѣ; но наединѣ съ собой веселая игривость замѣнялась задумчивостью, чаще мечтами, и тогда онъ любилъ уютный уголокъ, или дневникъ, надъ которымъ засиживался подолгу, не внося въ него ни одного слова. Работалъ онъ почти всегда, что называется, "запоемъ". Мысль у него долго бродила въ головѣ, и только совершенно выносивъ ее тутъ, усаживался онъ за бумагу. Хотя стихи выливались у него

сразу, такъ что нигиъ въ черновыхъ тетраляхъ не найдется двухъ строкъ безъ риемъ, но онъ усидчиво, долго и добросовъстно работалъ надъ отделкою своихъ стихотвореній, помня изреченіе поэта, которое и любилъ приводить: "Правилу следуй упорно: чтобы словамъ было тесно, мыслямъ-просторно". Онъ не довольствовался первою вылившеюся формой стиха, переработываль ее, или вовсе отбрасываль, и снова писаль, пока стихотворение не пріобратало павучести и, главное, сжатости. - Эта черта находилась у Надсона въ связи съ другой отличительною особенностью егозамфчательною скромностью къ себф и къ своимъ поэтическимъ трудамъ, къ которымъ онъ относился очень строго, о чемъ свидътельствуетъ большое количество его посмертныхъ стихотвореній, которыя онъ, несмотря на ихъ несомниное поэтическое достоинство, не рѣшался, однако, печатать. Сюда же надо присоединить постоянную работу его надъ своимъ самообразованіемъ - работу, состоявшую въ безпрерывномъ изучении произведений иностранной и русской литературы, въ постоянномъ стремленіи расширять свой умственный кругозоръ, обогащать себя познаніями, - въ чемъ помогала ему его необыкновенная память.

Въ практической жизни, въ своемъ житейскомъ обиходѣ, Надсонъ былъ тѣмъ, что принято называть идеалистомъ. Деньги онъ какъ-то особенно не любилъ и не цѣнилъ, и послѣдніе два-три года не держалъ ихъ у себя, а всегда отдавалъ лицамъ, ходившимъ за нимъ, при чемъ раздражался и сердился, когда при немъ ихъ считали или заводили о нихъ рѣчь. Если же случайно у него въ карманѣ оказывалось нѣсколько франковъ или рублей, онъ сейчасъ отдавалъ ихъ первому встрѣчному, просившему ихъ у него, или же нищимъ.

Такимъ оставался онъ всю свою жизнь, такимъ и сошелъ въ свою, слишкомъ преждевременную, слишкомъ жестоко открывшуюся для него, могилу. И прекрасно охарактеризовалъ это грустное и короткое существование молодого поэта другой поэтъ, старъйший— Я. П. Полонский,—въ своемъ стихотворени на смерть Надсона:

Онъ вышелъ въ сумерки. Прощальный Лучъ солнца въ тучахъ догоралъ; Казалось, факелъ погребальный Ему дорогу освъщалъ. Въ темь надвигающейся ночн Вперивъ задумчивыя очи, Онъ видълъ—смерть идетъ...

Хотълъ

Тревоги сердца усноконть,
И хоть не могъ еще настроить
Всѣхъ струнъ души своей,—запѣлъ.
И былъ тотъ голосъ съ нервной дрожью,
Какъ голосъ брата, въ часъ глухой,
Подслушанъ пылкой молодежью
И чуткой женскою душой.

Безъ въры въ плодъ своихъ стремленій, Любя, страдая, чуть дыша, Онъ жаждалъ свътлыхъ откровеній— И темныхъ недоразумъній Была полна его душа. И умъ его пе зналъ досуга: Поэта-ль, женщину иль друга Встръчалъ онъ на пути своемъ, Рой образовъ боролся въ немъ Съ роями мыслей неотвязныхъ...

Разсудку не хватало словъ,
И сердце жаждало стиховъ
Упылыхъ и однообразныхъ,
Какъ у пустынныхъ береговъ
Немолчный шумъ морскихъ валовъ.
Томилъ недугъ, и вдохновенье
Томило до изнеможенья.
Не даромъ изъ страны въ страну
Блуждая, онъ искалъ спасенья,
И какъ эмблему возрожденья,
Любилъ цвътущую весну:
Но больше всъхъ благоуханій

#### LXXXVIII

И чужеземныхъ алтарей Поэтъ тревожныхъ упованій

Любилъ среди своихъ блужданій Отчизну бъдную свою. Ея мятелями обвъянъ, Ея пигмеями осмъянъ. Онъ жить хотълъ въ родномъ краю, И тамъ, подъ шумъ родного моря, Въ горахъ, среди цвътущихъ виллъ, Чтобъ отдохнуть отъ золъ и горя, Прилегъ-и въ Бозъ опочилъ. Спи съ миромъ, юноша-поэтъ, Вкусившій по дорогѣ краткой Все, что любовь даеть украдкой: Отраву ласки и клеветь, Разлуки гнетъ, часы свиданій, Щумъ славы, громъ рукоплесканій, Насмъшку, холодъ и привътъ,-



Спи съ миромъ, юноша-поэтъ!

## посвящается памяти

Н. М. Д-ой.

Не я пишу—рукой мосю, Какъ встарь, владѣешь ты, любя, И каждый лживый звукъ подъ нею Въ могилѣ мучилъ бы тебя...



# 1878-ой годъ.

# на заръ.

Заревомъ заката даль небесъ объята, Рычка голубая блещеть, какъ въ огнъ; Нѣжными цвѣтами убраны богато Тучки утопають въ ясной вышинъ. Кое-гдѣ, мерцая блѣдными лучами, Звыздочки-шалуны въ небесахъ горятъ. Лъсъ, облитый свътомъ, не дрогнетъ вътвями. И въ вечерней нъгъ мирно нивы спять. Только ты не знаешь нѣги и покоя, Грудь моя больная, полная тоской. Что-жъ тебя волнуеть? Грустное-ль былое, Иль надеждъ разбитыхъ безотрадный рой? Заполали-ль змѣею злобныя сомнѣнья, Отравили въру въ счастье и людей, Страсти ли мятежной грезы и волненья Вспыхнули нежданно въ глубинъ твоей? Иль, въ борьбъ съ судьбою погубивши силы, Ты ужъ тяготишься этою борьбой И, забывъ надежды, мрачно ждешь могилы, Съ малодушной грустью, съ желчною тоской? Полно, успокойся, сбрось печали бремя: Не пройдеть безплодно тяжкая борьба, И зарею ясной запылаеть время, Время свѣтлой мысли, правды и труда. Апрѣль.

## кругомъ легли ночныя тени.

Кругомъ легли ночныя тѣни, Глубокой мглой окутанъ садъ; Кусты душистые сирени Въ весенней нѣгѣ мирно спятъ. Склонясь зелеными вѣтвями, Осока дремлетъ надъ прудомъ, И небо яркими звѣздами Горитъ въ сіянъи голубомъ.

Усни, забытый злой судьбою, Усни, усталый и больной, Усни, подавленный нуждою, Измятый трудною борьбой! Пусть ядъ безжалостныхъ сомнений Въ груди истерзанной замретъ, И рой отрадныхъ сновидѣній Тебя неслышно обойметь. Усни, чтобъ завтра съ силой новой Бороться съ безотрадной мглой, Чтобъ не устать въ борьбѣ суровой, Чтобъ не поддаться подъ грозой; Чтобъ челнъ свой твердою рукою По морю жизни направлять Туда, гдѣ свѣтлою зарею Едва подернулася гладь, Гдѣ скоро жаркими лучами Свѣть мысли ласково блеснеть, И солнце правды надъ водами Въ красъ незыблемой войдетъ.

## во мглъ.

Была пора, -- мы въ міръ вступали Могучей, твердою стопой: Сомнънья злыя не смущали Тогда нашъ разумъ молодой. Мы детски веровали въ счастье, Въ науку, въ правду и людей, И смъло всякое ненастье Встрѣчали грудью мы своей. Мечты насъ гордо призывали Жить для другихъ, другимъ служить, И всѣ мы горячо желали Не безполезно жизнь прожить. Мы думали, что близко время, Когда мы всюду свёть прольемъ, Когда цёпей тяжелыхъ бремя Мы съ мысли скованной сорвемъ; Когда, какъ дивное сіянье, Блеснуть повсюду надъ землей Свобода, честность, правда, знанье И трудъ высокій и святой. Мы выходили на дорогу Съ желаньемъ пользу принести, И достигали по-немногу До края нашего пути; Мы честно шли, и отъ начала Вплоть до заката нашихъ дней Звучалъ намъ голосъ идеала: «Впередъ за міръ и за людей!»

Но годы тѣ давно промчались: Жизнь шла обычной чередой... И съ прошлымъ мы на вѣкъ разстались, И жизнью зажили иной. Забыли мы свои желанья; Они прошли для насъ, какъ сны, И наши прошлыя мечтанья Намъ стали странны и смѣшны. Мы входимъ въ міръ, все отрицая, Безъ жажды пользу приносить; Нашъ пошлый смѣхъ, не понимая, Готовъ все свътлое клеймить: Зовемъ мы предразсудкомъ чувство, Въ груди у насъ сомнѣній адъ, Сорвавъ вѣнецъ златой съ искусства, Мы увънчали имъ развратъ. И грязь презрѣнія бросая Въ тъхъ, кто силенъ еще душой, Проходимъ жизнь мы, попирая Святыню дерзкою рукой!... Проснись же тоть, въ чьемъ сердцѣ живы Желанья лучшихъ, свътлыхъ дней, Кто благородные порывы Не заглушиль въ груди своей!.. Иди впередъ къ зарѣ познанья, Борясь съ глубокой тьмой ночной, Чтобъ свъта яркое сіянье Блеснуло снова надъ землей!..

## ИДЕАЛЪ.

Не говори, что жизнь—игрушка Въ рукахъ безсмысленной судьбы, Безпечной глупости пирушка И ядъ сомнѣній и борьбы. Нѣть, жизнь разумное стремленье Туда, гдѣ вѣчный свѣтъ горить, Гдѣ человѣкъ, вѣнецъ творенья, Надъ міромъ высоко царитъ.

Внизу, воздвигнуты толпою, Тельцы минутные стоять И золотою мишурою Людей обманчиво манять; За этоть призракъ идеаловъ Не мало сгибнуло борцовъ, И льется кровь у пьедесталовъ Борьбы не стоющихъ тельцовъ.

Проходить время, — люди сами Ихъ свергнуть съ высоты спѣшать, И, тѣшась новыми мечтами, Другихъ тельцовъ боготворять; Но лишь одинъ стоить отъ вѣка, Внѣ власти суетной толпы, Кумиръ великій человѣка Въ лучахъ духовной красоты.

И тотъ, кто мыслею летучей Съумѣлъ подняться надъ толпой, Любви оцѣнитъ свѣтъ могучій И сердца идеалъ святой: Онъ броситъ всѣ кумиры вѣка, Съ ихъ мимолетной мишурой, И къ идеалу человѣка Пойдетъ увѣренной стопой!

---

### похороны.

Слышишь—въ селъ, за ръкою зеркальной, Глухо разносится звонъ погребальный Въ сонномъ затишьи полей;— Грозно и мърно, ударъ за ударомъ, Тонетъ въ дали, озаренной пожаромъ Алыхъ, вечернихъ лучей...

Слышишь—звучить похоронное пѣнье: Это апостоль труда и терпѣнья— Честный рабочій почиль...
Долго онъ шель трудовою дорогой, Долго родимую землю съ тревогой Потомъ и кровью поилъ.

Жегъ его полдень горячимъ сіяньемъ, Вътеръ знобилъ леденящимъ дыханьемъ, Туча мочила дождемъ... Вьюгой избёнку его заметало, Градомъ на нивахъ его побивало Колосъ, взрощенный трудомъ...

1878

Много онъ вынесъ могучей душою, Съ дътства привыкшей бороться съ судьбою. Пусть же, зарытый землей, Онъ отдохнеть отъ заботъ и волненья—Этоть апостолъ труда и терпънья Нашей отчизны родной.

\* \*

Я чувствую и силы, и стремленье Служить другимъ, бороться и любить; На ихъ алтарь несу я вдохновенье, Чтобъ въ трудный часъ ихъ пѣсней ободрить. Но кто пойметь, что не пустые звуки Звенять въ стихѣ неопытномъ моемъ,— Что каждый стихъ—дитя глубокой муки, Рожденное въ раздумьи роковомъ; Что каждый мигъ «святого вдохновенья» Мнѣ стоить слезъ, не видныхъ для людей, Нѣмой тоски, тревожнаго сомнѣнья И скорбныхъ думъ въ безмолвіи почей?!.

------

\* \*

Не весь я твой—меня зовуть Иная жизнь, иныя грезы... Отъ нихъ меня не оторвутъ Ни ласки жаркія, ни слезы. Любя тебя, я не забыль,
Что жизни цёль—не наслажденье;
Въ душе своей не заглушилъ
Къ сіянью истины стремленье;
Не двинулъ къ пристани свой челнъ
Я малодушною рукою,
И смело мчусь по гребнямъ волнъ
На грозный бой съ глубокой мглою!

----

\* \*

Терпи... Пусть взоръ горить слезой,
Пусть въ сердцѣ жгучія сомнѣнья!..
Не жди людского сожалѣнья
И, затаивъ въ груди мученья,
Борись одинъ съ своей судьбой...
Пусть устаешь ты съ каждымъ днемъ,
Пусть съ каждымъ днемъ все меньше силы...
Что-жъ, радуйся: такимъ путемъ
Дойдешь скорѣй, чѣмъ мы дойдемъ
До цѣли жизни—до могилы.

## впередъ.

Впередъ, забудь свои страданья, Не отступай передъ грозой, Борись за дальнее сіянье Зари, блеснувшей въ тьмѣ ночной!

Трудись, покуда сильны руки, Надежды ясной не теряй, Во имя свъта и науки Свой честный свъточь подымай! Пускай клеймять тебя презрѣньемъ, Пускай безсмысленный укоръ Въ тебя бросаетъ съ озлобленьемъ Толпы посившный приговорь: Иди, не падая душою, Своею торною тропой, Встрѣчая грудью молодою Всѣ бури жизни трудовой. Буди уснувшихъ въ мглѣ глубокой Упавшимъ-руку подавай, И слово истины высокой Въ толпу, какъ лучъ живой, бросай.

## XPMCTIAHKA.

Дъла давно минувшихъ дней, Преданья старины глубокой. Пушкинъ. «Русл. и Людм.».

I.

Спить гордый Римъ, одётый мглою, Въ тёни разросшихся садовъ: Полны глубокой тишиною Ряды нёмыхъ его дворцовъ; Весенней полночи молчанье Царитъ на сонныхъ площадяхъ; Луны капризное сіянье Въ рёчныхъ колеблется струяхъ.

И Тибръ, блестящей полосою Катясь межъ темныхъ береговъ, Шумить задумчивой струею Въ даль убъгающихъ валовъ. Въ рукахъ распятіе сжимая, Въ сѣдыхъ стѣнахъ тюрьмы сырой Спить христіанка молодая, На грудь склонившись головой. Безплодны были всѣ старанья Ея суровыхъ палачей: Ни объщанья, ни страданья Не сокрушили въры въ ней. Безчеловѣчною душою Судьи на смерть осуждена, На завтра предъ инымъ Судьею Предстанеть въ небесахъ она. И воть, полна святымъ желаньемъ Все въ жертву небу принести, Она идеть къ концу страданья, Къ концу тернистаго пути...

И снятся ей поля родныя,
Шатры лимоновъ и дубовъ,
Рѣки изгибы голубые
И юныхъ лѣтъ пріютный кровъ;
И прежнихъ мирныхъ наслажденій
Она переживаетъ дни,—
Но ни тревогъ, ни сожалѣній
Не пробуждаютъ въ ней они.
На все земное безъ участья
Она привыкла ужъ смотрѣть;
Не нужно ей земного счастья,—
Ей въ жизни нечего жалѣть:
Полна небесныхъ упованій,
Она безъ жалости и слезъ,
Разбила рой земныхъ желаній

И юный міръ роскошныхъ грезъ,—
И на алтарь Христа и Бога
Она готова принести
Все, чѣмъ красна ея дорога,
Что ей свѣтило на пути.

#### H.

Поднявшись гордо надъ рѣкою, Дворецъ Нерона мирно спитъ; Вокругъ зеленою семьею Рядъ стройныхъ тополей стоитъ; Въ душистомъ мракѣ утопая, Спокойной нѣгой дышитъ садъ; Въ его тѣни, струей сверкая, Ключи студеные журчатъ. Вдали зубчатой полосою Уходятъ горы въ небеса, И, какъ плащемъ, одѣты мглою Стоятъ священные лѣса.

Все спить. Одинъ Альбинъ угрюмый Сидить въ раздумьи у окна...
Тяжелой, безотрадной думой Его душа возмущена.
Врагъ христіанъ, патрицій славный, Въ бояхъ испытанный герой, Подъ игомъ страсти своенравной, Какъ рабъ, поникъ онъ головой.
Вдали толпы, пировъ и шума, Подъ кровомъ полночи нѣмой, Все та же пламенная дума Сжимаетъ грудь его тоской.
Мечта нескромная смущаетъ Его блаженствомъ неземнымъ.

Воображенье вызываеть Картины страстныя предъ нимъ. И въ полумглъ весенней ночи Онъ видитъ образъ дорогой, Черты любимыя и очи, Надежды полныя святой.

## III.

Съ тъхъ поръ, какъ дъва молодая Къ нему на судъ приведена, Проснулась грудь его немая Отъ долгой тьмы глухого сна: Разврать дворца въ душт на время Стремленья чистыя убиль, Но свыть любви порока бремя Мечемъ карающимъ разбилъ, И казнь Маріи изрекая, Дворца и Рима гордый сынъ, Онъ самъ, того не сознавая, Ужъ быль въ душѣ христіанинъ; И рѣчи узницы прекрасной Съ вниманьемъ жаднымъ онъ ловилъ, И свътъ великій въры ясной Глубоко корни въ немъ пустилъ. Любовь и въра побъдили Въ немъ заблужденья прежнихъ дней, И душу гордую смутили Высокой прелестью своей.

## IV.

Заря блестящими лучами Зажглась на небѣ голубомъ, И свѣть огнистыми волнами Блеснулъ причудливо кругомъ. За нимъ, вѣнцомъ лучей сіяя, Проснулось солнце за рѣкой

И, свётлымъ дискомъ выплывая, Сверкаетъ гордо надъ землей...
Проснулся Римъ. Народъ толпами Въ амфитеатръ шумя спёшитъ, И черни пестрыми волнами Циркъ, полный до верху, кипитъ, И въ ложѣ, убранной богато, Въ пурпурной мантіи своей, Залитый въ серебро и злато, Сидитъ Неронъ въ кругу друзей. Подавленъ безотрадной думой, Альбинъ, патрицій молодой, Какъ ночь, прекрасный и угрюмый, Межъ нихъ сіяетъ красотой.

Толпа шумить нетерпъливо На отведенныхъ ей мъстахъ, — Но-поданъ знакъ, и дверь визгливо На ржавыхъ подалась петляхъ, И, на арену выступая, Тигрица вышла молодая... Во-следь за ней походкой смелой Вошла съ распятіемъ въ рукахъ, Страдалица въ одеждъ бълой, Съ спокойной твердостью въ очахъ. И вмигъ всеобщее движенье Смѣнилось мертвой тишиной, Какъ дань нѣмого восхищенья Предъ неземною красотой. Альбинъ, поникнувъ головою, Весь бледный, словно тень стоялъ...

И вдругь предъ стихнувшей толною Волшебный голосъ зазвучаль:

V.

«Въ последній разъ я открываю Мои дрожащія уста: Прости, о Римъ, я умираю За въру въ моего Христа! И въ эти смертныя мгновенья, Моимъ прощая палачамъ, За нихъ послъднія моленья Несу я къ горнимъ небесамъ; Да не осудить ихъ Спаситель За кровь пролитую мою, Пусть приметь ихъ святой Учитель Въ свою великую семью! Пусть свъточъ чистаго ученья Въ сердцахъ холодныхъ онъ зажжеть, И рай любви и примиренья Въ ихъ жизнь мятежную прольетъ!..»

> Она замолкла,—и молчанье У всёхъ царило на устахъ; Казалось, будто состраданье Въ ихъ черствыхъ вспыхнуло сердцахъ...

Вдругъ на аренѣ, предъ толпою, Съ огнемъ въ очахъ предсталъ Альбинъ И молвилъ:— «Я умру съ тобою... О Римъ,—и я христіанинъ...»

Циркъ вздрогнулъ, зашумѣлъ, очнулся, Какъ лѣсъ осеннею гровой,—
И звѣръ испуганно метнулся,
Прижавшись къ двери роковой...

Воть онъ крадется, выступая, Ползеть неслышно, какъ змѣя... Скачокъ... и, землю обагряя, Блеснула алая струя...

Святыню смерти и страданій Римъ звърскимъ смѣхомъ оскорбилъ, И дикій громъ рукоплесканій Мольбу послѣднюю покрылъ.

Глубокой древности сказанье Прошло сёдыя времена, И безпристрастное преданье Хранить святыя имена. Простой народь тепло и свято Съумёль въ преданьи сохранить, Какъ люди въ старину, когда-то, Умёли вёрить и любить!..

# въ тихой пристани.

На берегъ радостный выносить Мою ладью девятый валь.
Пушкинъ.

Вотъ нашъ старый съ колоннами сѣренькій домъ, Съ красной крышей, съ массивнымъ балкономъ. Темный садъ на просторѣ разросся кругомъ, И поля, утопая во мракѣ ночномъ, Съ отдаленнымъ слились небосклономъ. По полямъ, извиваясь блестящей струею, Льется рѣчка студеной волною, И бесѣдка, одѣтая сочной листвой,

Наклонясь надъ лазурной ея глубиной, Отражается гладью ръчною.

Тихо шепчеть струя про любовь и покой И, во мрак'в звеня, замираеть, И душистый цв'втокъ, надъ кристальной струей Наклонившись лукавой своей головой, Н'вжнымъ звукамъ въ раздумы внимаетъ. Здравствуй, родина-мать! Полный в'вры святой, Полный грезъ и надежды на счастье, Я покинулъ тебя—и вернулся больной, Закаленный въ нужд'в, изнуренный борьбой, Безъ надеждъ, безъ любви и участья.

Здравствуй, родина-мать! Убаюкай, согрѣй, Оживи меня лаской святою, Лаской глуби лѣсной, лаской темныхъ ночей, Лаской синихъ небесъ и безбрежныхъ полей, Соловьиною пѣснью живою.

Дай понлакать хоть разъ далеко отъ людей, Не боясь ихъ насмъшки жестокой, Отдохнуть на груди на зеленой твоей, Позабыть о загубленной жизни моей, Полной муки и грусти глубокой!

# 1879-ый годъ.

# ВЪ ТЪНИ ЗАДУМЧИВАГО САДА.

T.

Въ тѣни задумчиваго сада, Гдѣ по обрыву, надъ рѣкой, Ползетъ зеленая ограда Кустовъ акаціи густой, Гдѣ такъ жасминъ благоухаетъ, Гдѣ ива плачетъ надъ водой,— Въ прозрачныхъ сумеркахъ мелькаетъ Твой образъ стройный и живой.

#### II.

Кто ты, шалунья,—я не знаю, Но милымъ пѣснямъ на рѣкѣ Я часто издали внимаю Въ моемъ убогомъ челнокѣ. Онѣ звенятъ, звенятъ и льются То съ дѣтской вѣрой, то съ тоской, И звонкимъ эхомъ раздаются За неподвижною рѣкой.

# III.

Но чуть меня ты замѣчаешь Въ густыхъ прибрежныхъ камышахъ, Ты вдругъ лукаво замолкаешь И робко прячешься въ кустахъ, И я, въ глуши, сосѣдъ случайный И твой случайный врагъ и другъ, Люблю слѣдить съ отрадой тайной Твой полный граціи испугъ.

# IV.

Недологъ онъ: пройдетъ мгновенье—
И вновь изъ зелени густой
Твое серебряное пѣнье
Летитъ и тонетъ за рѣкой.
Мелькнетъ кудрявая головка,
Блеснетъ лукавый, гордый взоръ—
И все поетъ, поетъ плутовка,
И пѣснямъ вторитъ синій боръ.

#### V.

Стемнѣло... Зарево заката Слилось съ лазурью голубой, Туманной дымкой даль объята, Поднялся мѣсяцъ надъ рѣкой; Кустовъ нѣмыя очертанья Стоятъ какъ будто въ серебрѣ,—Прощай,—до новаго свиданья И новыхъ пѣсенъ на зарѣ!..

# наль свъжей могилой.

(Памяти Н. М. Д.).

Я вновь одинь—и вновь кругомъ Все та-же ночь и мракъ унылый, И я въ раздумьи роковомъ Стою надъ свѣжею могилой: Чего мнѣ ждать, къ чему мнѣ жить, Къ чему бороться и трудиться:— Мнѣ больше некого любить, Мнѣ больше некому молиться!..

# вояринъ врянскій.

народное преданте \*).

I.

За зеленымъ лѣсомъ зорька золотая Гаснетъ, догорая алыми лучами; Съ вышины лазурной ночка голубая Смотритъ внизъ на землю звѣздами-очами; Надъ рѣкой клубятся легкіе туманы, И бѣжитъ шалунья, нивы обвивая, Пробуждая плескомъ сонныя поляны, Темный лѣсъ веселой струйкой оживляя.

<sup>\*)</sup> Это преданіе распространено въ Тверской губ., въ деревнѣ Лакотцы.

#### II.

Нѣкогда надъ этой рѣчкой годубою Былъ боярскій теремъ, мрачный и угрюмый, Онъ стоялъ, одѣтый зеленью густою, Точно гордый витязь съ затаенной думой. На зарѣ нерѣдко тишина нѣмая Нарушалась пѣснью дѣвичьей живою: Въ теремѣ угрюмомъ, юность вспоминая, Жилъ опальный кравчій съ дочкой молодою.

#### III.

Занятый мечтою о минувшемъ счастъв, Вспоминая сердцемъ прежнія сраженья, Нелегко бояринъ выносилъ ненастье, Втайнв ожидая царскаго прощенья. Но года бвжали—изъ Москвы нвтъ ввсти, Посвдвлъ бояринъ въ горв и изгнаньи; Постарвлъ онъ въ думв о боярской чести, И въ глубокомъ, скрытомъ на душв, страданьи.

# IV.

Между тёмъ, изъ прежней розовой малютки Дочь его ужъ стала дёвушкой-красою: На устахъ лукавыхъ вёчный смёхъ да шутки, Ясный взоръ сверкаетъ жизнью молодою. Чуть блеснетъ бывало зорька золотая, Надъ рёкой, одётой утреннимъ туманомъ, Ужъ звенитъ и льется пёсня, не смолкая, По лугамъ росистымъ и лёснымъ полянамъ.

# V.

День пройдеть въ работѣ. Вечеромъ ведется Разговоръ про славу и былыя брани. Оживетъ бояринъ... сердце встрепенется, Вспомнивъ про паденье и позоръ Казани. Слушаетъ Марія—грезы молодыя Битву ей рисують яркими чертами... А въ окошко смотрять зв'єзды золотыя, И луна сверкаеть бл'єдными лучами.

#### VI.

За окномъ деревья, будто великаны, Шевелять въ раздумьи темными вѣтвями; Словно дымъ отъ пушекъ, бѣлые туманы Надъ рѣкой зеркальной носятся волнами. И въ ночномъ затишьи слышатся ей звуки: Стоны, плачъ, проклятья, страшный вопль страданья, И порой, какъ будто крикъ послѣдней муки За рѣкой раздастся въ гробовомъ молчаньи.

# VII.

Съ утромъ вновь смѣются розовыя губки, И далеко слышны милый смѣхъ и шутки. Съ утромъ—снова пѣсни льются, не смолкая. Такъ бѣжитъ неслышно молодость живая. Ужъ пора и замужъ отдавать Марію; Загрустилъ бояринъ гордый и угрюмый И не спаль нерѣдко ночи голубыя, Занятый все той же неразлучной думой.

### VIII.

Часто проникало тайное сомнёнье
Въ грудь его больную злобною змѣею.
Полно, не напрасно-ль жаждеть онъ прощенья,
Не забыть ли Брянскій Русью и Москвою?
Можеть быть, другіе стали тамъ, у трона,
Царскій взоръ встрѣчають, пьють изъ чаши царской,
Можеть быть, другіе, царству оборона,
Сѣли въ царской думѣ на скамьѣ боярской?

#### IX.

Нѣть, не позабыты прежнія сраженья, Не забыть и Брянскій, и гонець стрѣлою Въ теремъ одинокій вѣстникомъ прощенья Прискакаль однажды полночью глухою. Ожиль мрачный теремъ, —принялись за сборы, Ожиль и бояринъ и гонцу внимаеть: «Царь-де забываетъ старые раздоры И тебя, бояринъ, снова призываеть».

#### X.

Радъ бояринъ. Только дочь его Марія, То узнавъ, поникла русой головою, Какъ огнемъ сверкнули глазки голубые Горемъ и внезапной, тайною тоскою. Сердце молодое облилось въ ней кровью, Больно ей разстаться съ тихою дубравой, А еще больнъе—съ первою любовью, Съ смѣлой, безталанной головой кудрявой.

#### XI.

Ужъ давно въ сосъдствъ мелкимъ дворяниномъ Жилъ Петруша Власовъ съ матерью съдою; Жилъ онъ одиноко, скромнымъ селяниномъ, Самъ ходилъ по пашнъ за своей сохою. Какъ слюбилась съ парнемъ гордая Марія,— Это знаютъ только звъзды золотыя, Звъзды золотыя, ноченьки глухія, Да шалуньи-ръчки волны голубыя.

# XII.

И не видитъ Брянскій, что ночной порою Тамъ, въ свѣтлицѣ душной, тихо льются слезы, И не знаетъ Брянскій, за кого съ тоскою Въ небеса несутся и мольбы, и грезы.

Утомился Брянскій и уснуль глубоко: Спить онь и не знаеть, что его Марія Убѣжать рѣшилась оть отца далеко И покрыть позоромь волосы сѣдые.

#### XIII.

Злобно воеть вѣтеръ, тучи нагоняя;
За угрюмымъ лѣсомъ дальній громъ играетъ;
Ужъ давно погасла зорька золотая,
И сѣдая полночь пологъ разстилаетъ:
Изъ окна Маріи нитью золотою
По волнамъ привѣтный огонекъ играетъ,
И давно Марія съ тайною тоскою
Смотритъ въ садъ и знака къ бѣгству поджидаетъ.

# XIV.

Каждый легкій шорохь, каждое движенье,—
Все въ ней вызываеть муку ожиданья:
«Воть онъ... воть...»; но снова пролетить мгновенье,
И опять повсюду мертвое молчанье:
Только вътерь съ плачемъ шевелить вътвями
И кусты осоки надъ ръкой качаеть,
Да ръка о берегъ мутными волнами
Съ безъисходной грустью глухо ударяеть.

#### XV.

Чу... хрустять и гнутся камыши рѣчные, Кто-то молодецки борется съ волнами...
— «Ты, Петруша?..» тихо молвила Марія, Въ темноту впиваясь робкими очами.
— «Я... скорѣе, Маша...» И на все готовый Ждалъ онъ, прислонившись. Жадно грудь дышала, Полонъ былъ отваги взоръ его суровый, И широкій ножикъ рученька сжимала.

#### XVI.

Воть она... раскрылись жаркія объятья, И уста слилися съ нѣжными устами... Вдругъ во мглѣ глубокой раздались проклятья, Глухо повторяясь дальними горами: «Здравствуй, дочь! не ждала гостя дорогого?.. Принимай и потчуй изъ руки дворянской!.. Принимай съ почетомъ старика сѣдого!..» Загремѣлъ, отъ злобы задыхаясь, Брянскій.

#### XVII.

Но ужъ было поздно: бѣглецы сокрылись!
Вотъ они безмолвно борятся съ волнами;
Вотъ кусты осоки тихо разступились,
И они исчезли, скрытые вѣтвями.
Онъ плыветъ за ними... старческой рукою
Волны-великаны смѣло разсѣкаетъ...
Не доплылъ бояринъ—скрылся подъ водою,
А надъ нимъ свой пологъ рѣчка закрываетъ.

# XVIII.

Изъ кустовъ прибрежныхъ бѣглецы взирали, Какъ погибъ бояринъ, — но они и сами Въ безпощадной битвѣ силы потеряли; Имъ не сладить снова съ бурными волнами. Между тѣмъ разбуженъ криками ночными, Ожилъ старый витязь — теремъ одинокій: Закипѣлъ повсюду толками людскими, Засіялъ огнями въ темнотѣ глубокой.

# XIX.

Надъ рѣкой собравшись тѣсною толною, Слуги разсуждали о бѣдѣ великой: Какъ бы лучше сладить съ мачихой судьбою, Какъ поладить съ ръчкой бурною и дикой. Вдругъ дворецкій вспомнилъ древнее преданье: «Изъ воды возможно выкупить деньгами». И сейчасъ же отдалъ слугамъ приказанье Отворить подвалы ржавыми ключами.

# XX.

По волнамъ мятежнымъ лунный лучъ дробится, И въ кустахъ осоки, гробовымъ рыданьемъ, Рѣзкій вѣтеръ стонетъ и угрюмо злится, Проносясь по листьямъ съ тихимъ завываньемъ Заскрипѣли двери, сундуки съ деньгами Вынесли на берегъ; въ волны голубыя Серебро со звономъ падаетъ горстями... Глухо вторятъ звону струйки золотыя...

# XXI.

Буря умолкаеть... рѣчка голубая Стихла по-немногу грозными волнами, И надъ ней, качаясь, тихо выплываетъ Голова сѣдая съ мокрыми кудрями. Вотъ и плечи видно... руки обнажились, Въ серебристой пѣнѣ борода мелькаетъ... Но опять сѣдыя волны разступились, И рѣка добычу скоро поглощаетъ.

# XXII.

«Денегь не хватило... больше нѣть спасенья...» Надъ рѣкой рыдаеть бѣдная Марія, Грудь ея волнуеть горе и мученья, Въ головѣ мелькають мысли роковыя! «Я всему виною... я тебя убила...» Шепчеть дочь, поникнувъ въ горѣ надъ водою;

«Тамъ, въ пучинѣ влажной, тамъ твоя могила... «Нѣтъ, я не разстанусь, мой отецъ, съ тобою...»

#### XXIII.

И глухимъ рыданьемъ замеръ голосъ нѣжный. Гдѣ-жъ она?.. смотрите... вонъ она мелькаетъ, Надъ пучиной темной, въ пѣнѣ бѣлоснѣжной, И въ волнахъ угрюмыхъ тихо исчезаетъ. Нѣтъ ея... погибла бѣдная Марія! Нѣтъ ея... надъ нѣжной, русой головою Глухо захлебнулись волны голубыя Влажной и холодной синей пеленою.

#### XXIV.

Съ той поры нерѣдко полночью глухою Надъ рѣкой слыхали тихія рыданья.

— «То бояринъ Брянскій съ дочкой молодою», — Говорить народа робкое преданье,

— «То бояринъ Брянскій просить погребенья...» И спѣшитъ прохожій скорыми шагами Прочь отъ страшной рѣчки въ мирное селенье. По тропинкѣ, скрытой темными кустами.

# ІУДА.

I.

Христосъ молился... Потъ кровавый Съ чела поникшаго бѣжалъ... За родъ людской, за родъ лукавый, Христосъ моленья возсылаль; Огонь святого вдохновенья Сверкаль въ чертахъ Его лица, И Онъ съ улыбкой сожалѣнья Сносилъ послѣднія мученья И боль терноваго вѣнца. Вокругъ креста толна стояла, И грубый смёхъ звучалъ порой... Слепая чернь не понимала, Кого насмѣшливо пятнала Своей безсильною враждой. Что сдѣлалъ Онъ? За что на муку Онъ осужденъ, какъ рабъ, какъ тать, И кто дерзнуль безумно руку На Бога своего поднять? Онъ въ міръ вошель съ святой любовью, Училь, молился и страдаль-И міръ Его невинной кровью Себя на вѣки запятналъ!.. Свершилось!..

II.

Полночь голубая Горёла кротко надъ землей; Въ лазури ласково сіяя, Поднялся мёсяцъ золотой. Онъ то задумчивымъ мерцаньемъ За дымкой облака сверкаль, То снова трепетнымъ сіяньемъ Голгову ярко озарялъ. Внизу, окутанный туманомъ, Виднался городъ съ высоты. Надъ нимъ, подобно великанамъ, Чернъли грозные кресты. На двухъ изъ нихъ еще висъли Казненные; лучи луны Въ ихъ лица блѣдныя глядѣли Съ своей безбрежной вышины. Но третій кресть быль пусть. Друзьями Христосъ былъ снять и погребенъ, И ихъ прощальными слезами Гранитъ надгробный орошенъ.

#### III.

Чье затаенное рыданье Звучить у средняго креста? Кто этотъ человѣкъ? Страданье Горить въ чертахъ его лица. Быть можеть, съ жаждой исцеленья Онъ изъ далекихъ странъ спѣшилъ, Чтобъ Іисусъ его мученья Всесильнымъ словомъ облегчилъ? Ужъ онъ готовился съ мольбою Упасть къ ногамъ Христа-и вотъ, Вдругъ отовсюду узнаетъ, Что Тоть, Кого народъ толпою Недавно какъ царя встрѣчалъ, Что Тоть, Кто свъть зажегь надъ міромъ, Кто не кадилъ земнымъ кумирамъ И эло открыто обличаль,— Погибъ, забросанный презрѣньемъ, Измятый пыткой и мученьемъ!..

Быть можеть, тайный ученикь, Склонясь усталой головою, Къ кресту Учителя приникъ Съ тоской и страстною мольбою? Быть можеть, грѣшникъ непрощенный Сюда, измученный, спѣшиль, И здѣсь колѣнопреклоненный, Свое раскаянье излиль?—
Нѣть, то Іуда!.. Не съ мольбой Пришель онъ—онъ не смѣлъ молиться Своей порочною душой; Не съ тѣломъ Господа проститься Хотѣль онь—онъ и самъ не зналь, Зачѣмъ и какъ сюда попалъ.

#### IV.

Когда на муку обреченный, Толпой народа окруженный, На мѣсто казни шелъ Христосъ И кресть, изнемогая, несъ, Іуда, притаившись, видъль Его страданья и созналь, Кого безумно ненавидель, Чью жизнь на деньги променяль. Онъ поняль, что ему прощенья Нать въ безпристрастныхъ небесахъ, — И страхъ, безсильный, рабскій страхъ, Угрюмый спутникъ преступленья, Вселился въ грудь его. Всю ночь Въ его больномъ воображеньи Вставалъ Христосъ. Напрасно прочь Онъ гналъ докучное виденье; Напрасно думаль онъ уснуть, Чтобъ все забыть и отдохнуть Подъ кровомъ молчаливой ночи: Предъ нимъ, едва сомкнетъ онъ очи,

Все тоть же призракь роковой Встаеть во мракъ, какъ живой!—

V.

Вотъ Онъ, истерзанный мученьемъ Апостолъ истины святой, Измятый пыткой и презрѣньемъ, Распятый буйною толпой; Богъ, осужденный приговоромъ Слѣпыхъ, подкупленныхъ судей! Вотъ Онъ!.. Горитъ нѣмымъ укоромъ Небесный взоръ Его очей. Вѣнецъ любви, вѣнецъ терновый Чело Спасителя язвитъ, И, мнится, приговоръ суровый Въ устахъ разгнѣванныхъ звучитъ...

«Прочь, непорочное видѣнье, Уйди, не мучь больную грудь!.. Дай хоть на часъ, хоть на мгновенье Не жить... не помнить... отдохнуть... Смотри: предатель твой рыдаетъ У ногъ твоихъ... О, пощади! Твой взоръ мнѣ душу разрываетъ... Уйди... исчезни... не гляди!.. Ты видишь: я готовъ слезами Мой поцѣлуй коварный смыть... О, дай минувшее забыть, Дай душу облегчить мольбами... Ты Богъ... ты можешь все простить!

А я? Я зналь ли сожалѣнье? Мнѣ нѣть пощады, нѣть прощенья!»

VI.

. . . . . . . . . .

Куда уйти отъ черныхъ думъ? Куда бъжать отъ наказанья? Устала грудь, истерзанъ умъ, Въ душѣ—мятежныя страданья. Безмолвно въ тишинѣ ночной, Какъ изваянье, безъ движенья, Все тотъ же призракъ роковой Стоитъ залогомъ осужденья... А здѣсь, вокругъ, горя луной, Дыша весеннимъ обаяньемъ, Ночь разметалась надъ землей Своимъ задумчивымъ сіяньемъ. И спитъ серебряный Кедронъ, Въ туманъ прозрачный погруженъ...

#### VII.

Бѣги, предатель, отъ людей И знай: нигдѣ душѣ твоей Ты не найдешь успокоенья: Гдѣ-бъ ни былъ ты, вездѣ съ тобой Пойдетъ твой призракъ роковой Залогомъ мукъ и осужденья. Бѣги отъ этого креста, Не оскверняй его лобзаньемъ: Онъ святъ, онъ освященъ страданьемъ На немъ распятаго Христа!

И онъ бъжалъ!..

# VIII.

Полъ-небосклона

Заря пожаромъ обняла
И горы дальняго Кедрона
Волнами блеска залила.
Проснулось солнце за холмами
Въ вѣнцѣ сверкающихъ лучей.
Все ожило... шумитъ вѣтвями
Лѣсъ, гордый великанъ полей,

И въ глубинѣ его, струями Гремить серебряный ручей... Въ лъсу, гдъ въчно мгла царитъ. Куда заря не проникаеть, Качаясь, мрачный трупъ висить; Надъ нимъ безмолвно разстилаетъ Осина свой покровъ живой И изумрудною листвой Его, какъ друга, обнимаеть. Погибъ Гуда... Онъ не снесъ Огня глухихъ своихъ страданій, Погибъ безъ примиренныхъ слезъ, Везъ сожальній и желаній. Но до послъдняго мгновенья Все тоть же призракъ роковой Живымъ упрекомъ преступленья Предъ нимъ вставалъ во тьмѣ ночной. Все тотъ же приговоръ суровый, Казалось, съ устъ Его звучалъ, И на челъ вънецъ терновый, Вѣнецъ страданія лежалъ!

# СЛОВО.

О, если-бъ огненное слово
Я въ даръ отъ музы получилъ,
Какъ безпощадно-бъ, какъ сурово
Порокъ и злобу я клеймилъ!..
Я-бъ поднялъ всёхъ на бой со мглою,
Я-бъ знамя свёта развернулъ
И въ міръ бы пёснею живою
Стремленье къ истинѣ вдохнулъ!

Какимъ бы смѣхомъ я смѣялся, Какой слезой бы прожигалъ!.. Опять бы надъ землей поднялся Святой, забытый идеалъ. Міръ испугался-бъ и проснулся, И, какъ преступникъ, задрожалъ!.. И на былое оглянулся, И робко приговора ждалъ!.. И въ этомъ гробовомъ молчаньи Гремѣлъ бы смѣлый голосъ мой, Звуча огнемъ негодованья, Звеня правдивою слезой!..

Мнѣ не дано такого слова...
Безсиленъ слабый голосъ мой,
- Моя душа къ борьбѣ готова,
Но нѣтъ въ ней силы молодой...
Въ груди—безплодное рыданье,
Въ устахъ—мучительный упрекъ,
И давитъ сердце мнѣ сознанье,
Что я—я рабъ, а не пророкъ!

# SOTPAE

T.

Любили-ль вы, какъ я? Безсонными ночами Страдали-ль за нее съ мучительной тоской? Молились ли о ней съ безумными слезами Всей силою любви, высокой и святой?

#### II.

Съ тѣхъ поръ, когда она въ землѣ была зарыта, Когда вы видѣли ее въ послѣдній разъ, Съ тѣхъ поръ была-ль для васъ вся ваша жизнь разбита, И свѣтъ, послѣдній свѣтъ, угаснулъ ли для васъ?

#### III.

Нѣть!.. Вы, какъ и всегда, и жили, и желали; Вы гордо шли впередъ, минувшее забывъ, И послѣ, можетъ быть, сурово осмѣяли Страданій и тоски утихнувшій порывъ.

#### IV.

Вы, баловни любви, слѣпыя дѣти счастья, Вы не могли понять души ея святой, Вы не могли цѣнить ни ласки, ни участья Такъ, какъ цѣнилъ ихъ я, усталый и больной!

#### V.

За что-жъ, въ печальный часъ разлуки и прощанья, Вы, только вы одни, могли въ нѣмой тоскѣ Приникнуть пламенемъ послѣдняго лобзанья Къ ея безжизненной и мраморной рукѣ?

#### VI.

За что-жъ, когда ее въ могилу опускали И погребальный хоръ ей о блаженстве пелъ, Вы ранній гробъ ея цветами увенчали, А я лишь издали, какъ чуждый ей, смотрелъ?

### VII.

О, если-бъ знали вы безумную тревогу И боль души моей, надломленной грозой, Вы разступились бы и дали мнѣ дорогу Стать ближе всѣхъ къ ея могилѣ дорогой!

# поэтъ.

Пусть пѣснь твоя кипить огнемъ негодованья И душу жжетъ своей правдивою слезой, Пусть отзывъ въ ней найдутъ и честныя желанья, И честная любовь къ отчизнѣ дорогой; Пусть каждый звукъ ея впередъ насъ призываетъ, Подавленнымъ борьбой надеждою звучитъ, Упавшихъ на пути безсмертіемъ вѣнчаетъ И робкихъ бѣглецовъ насмѣшкою клеймитъ; Пусть онъ ведетъ насъ въ бой съ неправдою и тьмою, Въ суровый, грозный бой за истину и свѣтъ,—

И упадемъ тогда мы ницъ передъ тобою, И скажемъ мы тебѣ съ восторгомъ: «ты—поэтъ!..»

Пусть пѣснь твоя звучить, какъ тихое журчанье Ручья, звенящаго серебряной струей; Пусть въ ней ключемъ кипять надежды и желанья, И сила слышится, и смѣхъ звучить живой; Пусть мы забудемся подъ молодые звуки И въ міръ фантазіи умчимся за тобой,— Въ тоть чудный міръ, гдѣ нѣтъ ни жгучихъ слезъ, ни муки, Гдѣ красота, любовь, забвенье и покой; Пусть насладимся мы безъ думъ и размышленья, И снова проживемъ мечтами юныхъ лѣтъ,—

И мы благословимъ тогда твои творенья, И скажемъ мы тебъ съ восторгомъ: «ты—поэтъ!..»

# 1880-ый годъ.

# отрывокъ.

И воть, оть ложа наслажденья И нъть любви оторвана, Передъ судилищемъ она Предстала съ трепетомъ смущенья Грёха открытаго позоръ Къ землѣ чело ея склоняеть; Она молчить-и только взоръ Молить о милости дерзаетъ... Напрасны были-бъ оправданья: Еще гръховныя лобзанья, Казалось, жгли ея уста, Грудь сладострастно волновалась, И вся звала, вся отдавалась Ея нагая красота. Она виновна, нътъ сомнънья; Но грозный часъ суда насталъ, И рокового обвиненья Никто промолвить не дерзалъ. Законъ суровъ и казнь ужасна, А эта падшая жена Такъ упоительно-прекрасна, Такъ беззащитно-смущена. И въ первый разъ грѣховнымъ взоромъ Смущень, безстрастный кругь судей Сидълъ, замедля приговоромъ, Въ нъмомъ волненьи передъ ней...

\* \*

Позабытые шумнымъ ихъ кругомъ-вдвоемъ Мы съ тобой въ уголку притаились, И святынею мысли, и чувства тепломъ, Какъ ствною, отъ нихъ оградились. Мы имъ чужды съ тъхъ поръ, какъ донесся до насъ Первый стонъ, на борьбу призывая... И упала завъса невъдънья съ глазъ, Бездны мрака и зла обнажая... Но взгляни, какъ безпеченъ ихъ праздникъ, - взгляни, Сколько въ лицахъ ихъ смѣха живого, Какъ румяны, красивы и статны они-Эти дъти довольства тупого! Сбрось съ ихъ дівушекъ пышный нарядъ, - вязью розъ Перевей эту роскошь и смоль ихъ волосъ, И, сверкая нагой бѣлизною, Ослѣпляя румянцемъ и блескомъ очей, Молодая вакханка миоическихъ дней Въ ихъ чертахъ оживеть предъ тобою... Мы-жъ съ тобой-мы и блёдны, и худы; для насъ Жизнь-не праздникъ, не цъпь наслажденій, А работа, въ которой таится подчасъ Много скорби и много сомниній... Помнишь?.. эти тяжелые, долгіе дни, Эти долгія, жгучія ночи... Истерзали, измучили сердце они, Утомили безсонныя очи... Пусть ты мнв еще вдвое дороже съ твхъ поръ, Какъ печалью и думой зажегся твой взоръ; Пусть въ святынъ прекрасныхъ стремленій И сама ты прекраснъй и чище, — но я Не могу отогнать, дорогая моя, Отъ души неотступныхъ сомненій! Я боюсь, что мы горько ошиблись, когда Такъ наивно, такъ страстно мечтали,

Что призванье людей—жизнь борьбы и труда, Беззав'ятной любви и печали... В'ядь природа ошибокъ чужда, а она Насъ къ открытой могил'я толкаетъ, А безсмысленнымъ д'ятямъ довольства и сна Свётъ, и счастье, и розы бросаетъ!..

\*

Да, хороши онѣ, кавказскія вершины,
Въ тотъ тихій часъ, когда слабѣющимъ лучемъ
Заря чуть золотитъ ихъ гордыя сѣдины,
И ночь склоняется къ нимъ дѣвственнымъ челомъ.
Какъ жрицы вѣщія, объятыя молчаньемъ,
Онѣ стоятъ въ своемъ раздумьи вѣковомъ;
А тамъ, внизу, сады кадятъ благоуханьемъ
Прелъ ихъ незыблемымъ, гранитнымъ алтаремъ;
Тамъ—дерзкій гулъ толны, объятой суетою,
Водоворотъ борьбы, страданій и страстей,—
И звуки музыки надъ шумною Курою,
И цѣпи длинныя мерцающихъ огней!..

Но нѣть въ ихъ красотѣ знакомаго простора:
Куда ни оглянись—вездѣ стѣна хребтовъ,—
И просится душа опять въ затишье бора,
Опять въ нѣмую даль синѣющихъ луговъ;
Туда, гдѣ такъ грустна родная мнѣ картина,
Гдѣ вѣтви блѣдныхъ ивъ склонились надъ прудомъ,
Гдѣ къ гибкому плетню приникнула рябина,
Гдѣ утро обдаетъ осеннимъ холодкомъ...
И часто предо мной встаютъ подъ небомъ Юга,
Въ вѣнцѣ страдальческой и кроткой красоты,
Родного Сѣвера—покинутаго друга—
Больныя, грустныя, но милыя черты.

Тюмь.
Тифлисъ.

\* \*

Другъ! Какъ ты вошель сюда не въ брачной одеждѣ? Св. Евангеліе.

Томясь и страдая во мракѣ ненастья, Горячее, чуткое сердце твое Стремится къ блаженству всемірнаго счастья И видить въ немъ личное счастье свое. Но, другь мой, напрасны святые порывы: На жизненной сценѣ, залитой въ крови, Довольно простора для рынка наживы И тѣсно для свѣтлаго храма любви!..

Но если и вправду замолкнуть проклятья, Но если и вправду погибнеть Ваалъ, И люди другь друга обнимуть, какъ братья, И съ неба на землю сойдеть идеалъ, — Скажи: въ обновленномъ и радостномъ мірѣ Ты, свыкшійся съ чистою скорбью своей, Ты будешь ли счастливъ на жизненномъ пирѣ, Мечтавшій о счастьѣ печальникъ людей?

Вѣдь сердце твое, — это сердце больное, Заглохнеть безъ горя, какъ нива безъ грозъ: Оно не отдастъ за блаженство покоя Креста благодатныхъ страданій и слезъ. Что-жъ, если оно затоскуеть о долѣ Борца и пророка завѣтныхъ идей, Какъ узникъ, успѣвшій привыкнуть къ неволѣ, Тоскуеть о мрачной темницѣ своей?

380

#### RIECOH.

За много лѣтъ назадъ, изъ тихой сѣни рая, Въ вѣнкѣ душистыхъ розъ, съ улыбкой молодой, Она сошла въ нашъ міръ, прелестная, нагая И гордая своей невинной красотой. Она несла съ собой невѣдомыя чувства, Гармонію небесъ и преданность мечтѣ, — И былъ законъ ея—искусство для искусства, И былъ завѣтъ ея—служенье красотѣ.

Но съ первыхъ же шаговъ съ чела ея сорвали И растоптали въ прахъ роскошные цвѣты, И темнымъ облакомъ сомнѣній и печали Покрылись дѣвственно-прекрасныя черты. И прежнихъ гимновъ нѣть!.. Ликующіе звуки Дыханіемъ грозы безслѣдно унесло,—И дышетъ пѣснь ея огнемъ душевной муки, И тернія язвять небесное чело!..

----

# 1881-ый годъ.

379111111

# памяти в. м. достоевскаго.

Какъ онъ, измученный, влачился по дорогѣ, Бряцая звеньями страдальческихъ цѣпей,

И какъ томился онъ, похороненъ въ острогѣ... Объ этомъ пѣли вы—но изъ его страданій Вы взяли только то на пѣсни и цвѣты, Что и безъ пошлыхъ фразъ и лживыхъ восклицаній Сплело ему вѣнокъ нетлѣнной красоты...

Но между строкъ его болѣзненныхъ твореній Прочли ли вы о томъ, что тягостнѣй тюрьмы И тягостнѣй его позора и лишеній Быль для него вашъ міръ торгашества и тьмы? Прочли ли вы о томъ, какъ онъ страдалъ душою, Когда, уча любви враждующихъ людей, Онъ слышалъ, какъ кричалъ, ломаясь предъ толпою, Съ нимъ рядомъ о любви — корыстный фарисей?.. Сочтите-жъ, сколько разъ вы слово продавали, И новый, можетъ быть, прекраснѣйшій цвѣтокъ, И новый, можетъ быть, острѣйшій тернъ печали Вплетете вы въ его страдальческій вѣнокъ!..

Январь.

# полдороги.

Путь суровъ... Раскаленное солнце палить Раскаленные камни дороги. О горячій песокъ и объ острый гранитъ Ты изранилъ усталыя ноги. Изстрадалась, измучилась смѣлая грудь, Истомилась и жаждой, и зноемъ, Но не думай съ тяжелой дороги свернуть И забыться позорнымъ покоемъ!

Дальше путникъ, все дальше—впередъ и впередъ! Отдыхъ послѣ,—онъ тамъ, предъ тобою... Пусть подъ тѣнь тебя тихая роща зоветъ, Наклонившись надъ тихой рѣкою; Пусть весна разостлала въ ней мягкій коверъ И сплела изъ вѣтвей изумрудный шатеръ, И царитъ въ ней, любя и лаская,— Дальше, дальше и дальше, подъ зноемъ лучей, Раскаленной, безвѣстной дорогой своей, Мимолетный соблазнъ презирая!

Страшенъ сонъ этой рощи, глубокъ въ ней покой: Онъ такъ вкрадчивъ, такъ сладко ласкаетъ, Что душа, утомленная скорбью больной, Разъ уснувъ, навсегда засыпаетъ. Въ этой чащѣ душистой дріада живетъ. Чуть склонишься на мохъ ты, — съ любовью Чаровница лѣсная неслышно прильнетъ Въ полумглѣ къ твоему изголовью!..

И услышишь ты голосъ: «Уени, отдохни!..

«Прочь мятежные призраки горя!

«Позабудься въ моей благовонной тіни,

«Въ тихомъ лонъ зеленаго моря!..

«Дологъ путь твой, — суровый, нерадостный путь...

«О, къ чему обрекать эту юную грудь

«На борьбу, на тоску и мученья!

«Другъ мой! вв рься душистому бархату мха:

«Эта роща вокругъ такъ свѣжа и тиха,

«Въ ней такъ сладки минуты забвенья!..»

Ты, я знаю, силенъ:—ты безстрашно сносилъ И борьбу, и грозу, и тревоги,— Но сильнѣе открытыхъ, разгнѣванныхъ силъ Этотъ тайный соблазнъ полдороги... Дальше-жъ, путникъ!.. Повѣрь, лишь ослабитъ тебя Мигъ отрады, мигъ грезъ и покоя,— И продашь ты все то, что ужъ сдѣлалъ, любя, За позорное счастье застоя!..

\* \*

...И крики оргіи, и гимны ликованья Въ сіяньи праздничномъ торжественныхъ огней— А рядомъ жгучій стонъ мятежнаго страданья... И кровь пролитая, и рѣзкій звонъ цѣпей, Разнузданный развратъ, увѣнчанный цвѣтами,— И трудъ поруганный... Смѣющійся глупецъ И плачущій въ тиши незримыми слезами, Затерянный въ толпѣ, непонятый мудрецъ!.. И это значитъ жить?.. И это—перлъ творенья, Разумный человѣкъ?.. Но въ пошлой суетѣ И въ пестрой смѣнѣ лиць—ни мысли, ни значенья, Какъ въ лихорадочномъ и безобразномъ спѣ...

Но эта жизнь томить, какъ склепъ томить живого, Какъ роковой недугъ, гнетущій умъ и грудь, Въ часы безсонницы томить и жжетъ больного-И некуда бъжать... и некогда вздохнуть! Порой прекрасный сонъ мнѣ снится: предо мною Привольно стелется нѣмая даль полей, И зыблются хлѣба, и дремлетъ надъ рѣкою Тънистый садъ, въ цвътахъ и въ золотъ лучей... Родная глушь моя таинственно и внятно Зоветь меня придти въ объятія свои, И все, что потеряль я въ жизни невозвратно, Вновь объщаеть мнъ для счастья и любви. . Но не тому сложить трудящіяся руки И дать бездёйствовать тревожному уму, Кто поняль, что борьба, проклятія и муки---Не бредъ безумныхъ книгъ, не грезятся ему: Какъ жалкій трусъ, я жизнь не пряталь за обманы И не рядилъ ее въ поддѣльные цвѣты, Но безбоязненно въ зіяющія раны, Какъ врачъ и другъ, вложилъ пытливые персты; Огнемъ и пыткою правдиваго сомнѣнья Я все провериль въ ней, боясь себе солгать, — И нъту для меня покоя и забвенья, И вѣчно буду я бороться и страдать...

\* \*

О любви твоей, другъ мой, я часто мечталь— И отъ грезъ этихъ сердце такъ радостно билось. Но едва я привѣтливый взоръ твой встрѣчалъ, И тревожно, и смутно въ груди становилось. Я боялся за то, что минуетъ порывъ, Унося прихотливую вспышку участья, И останусь опять я вдвойнѣ сиротливъ,

Съ обманувшей мечтой невозможнаго счастья: Точно что-то чужое безъ спроса я взяль, Точно эта нежданная, свътлая ласка-Только призракъ: мелькнулъ, озарилъ и пропалъ, Мимолетный какъ звукъ и солгавшій какъ сказка: Точно взглядъ твой случайной ошибкой на мнъ Остается такъ долго, лазурный и нѣжный, Или грезится сердцу въ болѣзненномъ снѣ, Чтобъ безследно исчезнуть съ зарей неизбежной... Такъ, сжигаемый зноемъ въ пустынѣ скупой, Путникъ видитъ оазисъ-и върить боится:-Не миражъ ли туманный въ дали голубой Лживо манить подъ тънь отдохнуть и забыться?..

- W

\* \* Я не Тому молюсь, кого едва дерзаеть Назвать душа моя, смущаясь и дивясь, И передъ къмъ мой умъ безсильно замолкаетъ, Въ безумной гордости постичь Его стремясь; Я не Тому молюсь, предъ чьими алтарями Народъ, простертый ницъ, въ смиреніи лежитъ, И льется онміамъ душистыми волнами, И зыблются огни, и пъніе звучить; Я не Тому молюсь, кто окруженъ толпами Священнымъ трепетомъ исполненныхъ духовъ, И чей незримый тронъ за яркими звъздами Царить надь безднами разбросанныхъ міровъ, — Нътъ, передъ Нимъ я нъмъ!.. Глубокое сознанье Моей ничтожности смыкаеть мнв уста, — Меня влечеть къ себъ иное обаянье, — Не власти царственной, -- но пытки и креста. Мой Богь — Богъ страждущихъ, Богъ, обагренный кровью, Богъ-человъкъ и братъ съ небесною душой, — И предъ страданіемъ и чистою любовью Склоняюсь я съ моей горячею мольбой!..

\* \*

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ. Кто-бъ ты ни былъ, не падай душой: Пусть неправда и зло полновластно царятъ Надъ омытой слезами землей, Пусть разбитъ и поруганъ святой идеалъ И струится невинная кровь:— Върь, настанетъ пора—и погибнетъ Ваалъ, И вернется на землю любовь!

Не въ терновомъ вѣнцѣ, не подъ гнетомъ цѣпей, Не съ крестомъ на согбенныхъ плечахъ,— Въ міръ прійдетъ она въ силѣ и славѣ своей, Съ яркимъ свѣточемъ счастья въ рукахъ. И не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды, Ни безкрестныхъ могилъ, ни рабовъ, Ни нужды, безпросвѣтной, мертвящей нужды, Ни меча, ни позорныхъ столбовъ!

О, мой другь! Не мечта этоть свѣтлый приходь, Не пустая надежда одна: Оглянись, — зло вокругь черезчурь ужь гнететь, Ночь вокругь черезчурь ужь темна! Мірь устанеть оть мукь, захлебнется въ крови, Утомится безумной борьбой, — И подниметь къ любви, къ беззавѣтной любви, Очи, полныя скорбной мольбой!...

1882 49

# 1882-ой годъ.

\* \*

Мрачна моя тюрьма,—за крѣпкими стѣнами Бѣжитъ въ морской туманъ за валомъ новый валъ, И часто ихъ прибой подъ хмурыми скалами Мнѣ въ ночи душныя забыться не давалъ. Мрачна моя тюрьма; лишь изрѣдка проглянетъ Лучъ солнца въ щель окна и сводъ озолотитъ,— Но я пе радъ ему,—при немъ виднѣе станетъ Могильный мракъ кругомъ и сырость старыхъ плитъ.

Со мной товарищъ мой, мой братъ... Когда-то оба Клялись мы, — какъ орлы, могучи и сильны, — Врагамъ земли родной не уступать до гроба Священной вольности родимой стороны. Я пѣснею владѣлъ, — и каждый стонъ народа Въ лицо враговъ его съ проклятьями бросалъ; А онъ владѣлъ мечемъ и съ возгласомъ— «свобода» За каждую слезу ударомъ отомщалъ...

И долго бились мы, —чёмъ дальше, тёмъ грознёе... Но намъ не удалось разсёять ночь и тьму: Друзья насъ продали съ улыбкой фарисея, Враги — безжалостно насъ бросили въ тюрьму: И пъсенъ чудный даръ, и молодость, и сила, Угасли навсегда для насъ въ ея стѣнахъ, И міръ для насъ-обманъ, и жизнь для насъ-могила, Насмъшка злобная на вражескихъ устахъ...

Пъть? Для кого, о чемъ?.. Молить ли сожальныя? Слагать ли льстивый гимнъ ликующимъ врагамъ? Нѣтъ, лира истины, свободы и отмщенья Не служить трепету, позору и слезамъ!.. Нѣтъ, малодушный стонъ не омрачитъ той славы, Что ждеть нась-свѣтлая, съ торжественнымъ вѣнкомъ-За жизни честный цуть, тернистый и кровавый. И гибель на пути, въ бою съ гнетущимъ зломъ!.. Январь.

Сбылося все, о чемъ за школьными ствнами Мечталъ я юношей, въ грядущее смотря. Уютно въ комнатъ... въ углу, предъ образами, Лампада теплится, о дътствъ говоря; Въ вечернихъ сумеркахъ, когда ко мнъ слетаетъ Источникъ творчества. — завътная печаль, За тонкою ствной, какъ человъкъ, рыдаетъ Пъвучая рояль.

Порой вокругъ меня безпечно свътять глазки И раздается смёхъ собравшихся дётей, И я, послушно имъ разсказывая сказки, Самъ съ ними уношусь за тридевять морей; — Порою, дверь мок беззвучно отворяя, Войдетъ хозяйскій коть, старинный другь семьи, И ляжеть на дивань, и щурить, засыпая, Зрачки горящіе свои...

1882 51

Покой и тишина... Минуты вдохновенья
Съ собою жгучихъ слезъ, какъ прежде, не несутъ,
И битвы жизненной тревоги и волненья
Не смъютъ донестись въ спокойный мой пріютъ.
Гроза умчалась въ даль, минувшее забыто,
И голосъ внутренній мнѣ говоритъ порой:
Да ужъ не сонъ ли все, что было пережито
И передумано тобой?

\* \*

Милый другь,—я знаю, я глубоко знаю, Что безсилень стихь мой, блёдный и больной; Оть его безсилья часто я страдаю, Часто тайно плачу въ тишинё ночной... Нёть на свётё мукь сильнёе муки слова: Тщетно съ усть порой безумный рвется крикь, Тщетно душу сжечь любовь порой готова: Холодень и жалокъ нищій нашь языкь!..

Радуга цвѣтовъ, разлитая въ природѣ, Звуки стройной пѣсни, стихшей на струнахъ, Боль за идеалъ и слезы о свободѣ,— Какъ ихъ передать въ обыденныхъ словахъ? Какъ безбрежный міръ, раскинутый предъ нами, И душевный міръ, исполненный тревогъ, Жизненно набросить робкими штрихами И вмѣстить въ размѣры тѣсныхъ этихъ строкъ?...

Но молчать, когда вокругъ звучать рыданья И когда такъ жадно рвешься ихъ унять,— Подъ грозой борьбы и предъ лицомъ страданья... Братъ,—я не хочу, я не могу молчать!..

Пусть я, какъ боецъ, цѣпей не разбиваю, Какъ пророкъ—во мглу не проливаю свѣтъ: Я ушелъ въ толпу, и вмѣстѣ съ ней страдаю, И даю, что въ силахъ—откликъ и привѣтъ...

\* \*

Какъ бълымъ саваномъ, покрытая снъгами,
Ты спишь холоднымъ сномъ подъ каменной плитой,
И сосны родины, ненастными ночами,
О чемъ-то шепчутся и стонутъ надъ тобой;
А я—вокругъ меня, полна борьбы и шума,
Жизнь снова бъетъ ключемъ, отдаться ей маня,
Но жить я не могу: мучительная дума,
Неотразимая, преслъдуетъ меня...

Гнетущій, тяжкій сонт!.. Съ тѣхъ поръ, какъ я, рыдая, Прильнулъ къ рукѣ твоей и звалъ тебя съ тоской, И ты—недвижная и мертвенно-нѣмая, Ты не откликнулась на мой призывъ больной, Съ тѣхъ поръ, какъ слово «смерть», —когда-то только слово, — Мнѣ въ сердце скорбное ударило, какъ громъ, Я въ жизнь не вѣрую—угрюмо и сурово Смерть, только смерть одна, мнѣ грезится кругомъ!..

Недугъ смущеннаго былымъ воображенья Кладетъ печать ея на лица всѣхъ людей, И въ нихъ не вижу я, какъ прежде, отраженья Ихъ грезъ и радостей, ихъ горя и страстей; Они мнѣ чудятся съ закрытыми очами, Въ гробу, въ дыму кадилъ, подъ флеромъ и въ цвѣтахъ, Съ безжизненнымъ челомъ, съ поблекшими устами И страхомъ вѣчности въ недвижимыхъ чертахъ...

И тайный голосъ мнѣ твердить, не умолкая: «Безумецъ! не страдай и не люби людей! Ты жалокъ и смѣшонъ, наивно отдавая Любовь и скорбь—мечтѣ, фантазіи твоей... Окаменѣй, замри... Не трать напрасно силы! Пусть льется кровь волной и царствуетъ порокъ: Добро ли, зло-ль вокругъ, —забвенье и могилы—Вотъ цѣль конечная и міровой итогъ!..»

-----

\* \*

Завѣса сброшена: ни новыхъ увлеченій, Ни тайнъ заманчивыхъ, ни счастья впереди; Покой оправданныхъ и сбывшихся сомнѣній, Мгла безнадежности въ измученной груди... Какъ мало прожито—какъ много пережито! Надежды свѣтлыя, и юность, и любовь... И все оплакано... осмѣяно... забыто, Погребено—и не воскреснетъ вновь!

Я въ братство вѣровалъ, но въ черный день невзгоды Не могъ я отличить собратьевъ отъ враговъ; Я жаждалъ для людей познанья и свободы, — А міръ—все тотъ же міръ безсмысленныхъ рабовъ; На грозный бой со зломъ мечталъ я встать сурово Огнемъ и правдою карающихъ рѣчей, — И въ храмѣ истины— въ священномъ храмѣ слова, Я слышу оргію крикливыхъ торгашей!..

Любовь на мигь... любовь—забава отъ бездѣлья, Любовь—не жаръ души, а только жаръ въ крови, Любовь—больной кошмаръ, тяжелый чадъ похмѣлья— Нѣтъ, мнѣ не жаль ея, промчавшейся любви! Я не о ней мечталъ безсонными ночами, И не она тогда являлась предо мной, Вся—мысль, вся—красота, увитая цвѣтами, Съ улыбкой дѣвственной и дѣвственной душой!..

Бѣдна, какъ нищая, и какъ рабыня лжива, Въ лохмотья яркія пестро наряжена— Жизнь только издали нарядна и красива, И только издали влечеть къ себѣ она. Но чуть вглядишься ты, чуть встанетъ предъ тобою Она лицомъ къ лицу—и ты поймешь обманъ Ея величія, подъ ветхой мишурою, И красоты ея—подъ маскою румянъ.

\* \*

Чуть останусь одинь—и во мнѣ подымаеть Жизнь со смертью мучительный споръ, И, какъ пытка, усталую душу терзаеть Ихъ старинный, немолчный раздоръ; И не знаетъ душа, чьимъ призывамъ отдаться, Какъ честнѣе задачу рѣшить:
То болѣзненно-страшно ей съ жизнью разстаться, То страшнѣй еще кажется жить!.,

Жизнь твердить мнв:— «Стыдись, малодушный! Ты молодь, Ты душой не бъднье другихъ,—
Встръть же грудью и злобу, и бъдность, и голодъ, Если любишь ты братьевъ своихъ!..

Или слезы за нихъ—были слезы актера?
Или страстныя ръчи твои
Согръвало не чувство, а павосъ фразера,
Не любовь,—а миражи любви?..»

Но едва только жизнь побѣждать начинаеть, Какъ, въ отвѣтъ ей, сильнѣй и сильнѣй, Смерть угрюмую пѣсню свою запѣваеть, И невольно внимаю я ей: «Нѣтъ, ты честно трудился, ты честно и смѣло, Съ сердцемъ, полнымъ горячей любви, Вышелъ въ путь, чтобъ бороться за общее дѣло,— Но разбиты усилья твои!..

Тщетны были къ любви и святынѣ призывы:
Ты слѣпымъ и глухимъ говорилъ,—
И усталъ ты... и крикомъ постыдной наживы
Рынокъ жизни твой голосъ покрылъ...
О, бросайся-жъ въ объятья мои поскорѣе:
Лишь они примиренье даютъ,—
И пускай, въ себялюбьи своемъ, фарисеи
Малодушнымъ тебя назовутъ!..»

\* \*

Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья... Я презрѣньемъ клеймиль этихъ сытыхъ людей, Промънявшихъ туманы и холодъ ненастья На отраду и ласки весеннихъ лучей... Я твердилъ, что покуда на свътъ есть слезы И покуда царитъ непроглядная мгла, Безконечно-постыдны заботы и грезы О теплѣ и довольствъ родного угла-А сегодня—сегодня весна золотая, Вся въ цв тахъ, и въ мое заглянула окно, -И забилось усталое сердце, страдая, Что такъ бъдно за этимъ окномъ и темно... Милый взглядь, мимолетнаго полный участья, Грусть въ прекрасныхъ чертахъ молодого лица-И безумно, мучительно хочется счастья, Женской ласки, и слезъ, и любви безъ конца!..

#### ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА.

( освящается Екатеринъ Ильинишнъ Мамантовой).

Чудный, свётлый міръ... Ни вьюгь въ немъ, ни тумановъ, Вѣчная весна въ немъ радостно царитъ... Розы... мраморъ статуй... серебро фонтановъ. Замокъ—весь прозрачный, изъ хрустальныхъ плитъ...

У подножья скаль— сверкающее море... Тихо льнеть къ утесамъ сонная волна И, отхлынувъ, тонеть въ голубомъ просторѣ, И до дна прозрачна въ морѣ глубина...

А за свѣтлымъ за̀мкомъ и его садами, Отъ земли, нахмурясь, въ небосклонъ ушли Великаны-горы снѣжными цѣпями, И по темнымъ кручамъ лѣсомъ заросли.

И лѣсная чаща, да лазурь морская Какъ въ объятьяхъ держатъ дивную страну, Тишиной своею чутко охраняя И въ ея предѣлахъ—ту же тишину.

Чудный, свётлый міръ—но злобой чародёя Онъ въ глубокій сонъ отъ вёка погружень, И надъ нимъ, какъ саванъ, высится, синёя, Раскаленный зноемъ, мертвый небосклонъ.

Не мелькнетъ въ немъ чайка снѣжной бѣлизною, Золотому солнцу подставляя грудь; Не промчатся тучки дымчатой грядою Къ отдаленнымъ скаламъ ласково прильнуть;

Все оцѣпенѣло, все мертво и глухо, Какъ въ могилѣ глухо, какъ въ могилѣ спитъ: Ни одно дыханье не тревожитъ слуха, Ни одинъ изъ чащи рогъ не прозвучитъ. Въ воздухѣ, сверкая, замеръ столбъ фонтана, Замеръ мотылекъ надъ чашечкой цвѣтка, Пестрый попугай—въ густыхъ вѣтвяхъ каштана, Въ чащѣ лѣса—лань, пуглива и дика.

Точно этотъ замокъ, рощи и долины, Пурпуръ этихъ розъ и бѣлизна колоннъ— Только полотно сверкающей картины, Воплощенный въ краскахъ, вдохновенный сонъ.

Точно тотъ, кто создалъ этотъ рай прекрасный, Жизнь и разрушенье въ немъ остановилъ, Чтобъ навѣкъ свой блескъ, и дѣвственный и ясный, Онъ, какъ въ день созданья, свято-бъ сохранилъ...

Посмотри, какъ змѣйка, лѣстница витая Поднялась въ чертогъ, и тихо у окна Спитъ въ чертогѣ томъ царевна молодая, Словно ночь прекрасна, словно день ясна.

До земли упали косы золотыя, На щекахъ—румянецъ, и порой, чуть-чуть Вздрогнувъ, шевельнутся губки молодыя, Да тревожный вздохъ подыметъ слабо грудь.

Темный бархатъ платья рѣзко оттѣняетъ Бѣлизну плеча и нѣжный цвѣтъ ланить, Знойный день въ уста красавицу лобзаетъ, Яркій лучъ отливомъ на кудряхъ горитъ...

Сонъ ея тревожатъ тягостныя грезы— Посмотри: печаль и страхъ въ ея чертахъ, Посмотри: какъ жемчугъ, тихо льются слезы, Словно сжечь хотятъ румянецъ на щекахъ!

Снится ей, что тамъ, за этими хребтами, Истомленъ путемъ и долгою борьбой, Молодой красавецъ съ темными кудрями Силится пробиться черезъ лѣсъ густой... Плащъ его въ лохмотьяхъ и окрашенъ кровью, А въ лѣсу—что шагъ, то смерть ему грозитъ, Но на трудный подвигъ призванъ онъ любовью, И его нога по кручамъ не скользитъ...

О, какъ онъ усталъ!.. Какой прошелъ далекій Безконечно-тяжкій и суровый путь!.. Хватитъ ли отваги для борьбы жестокой, Выдержитъ ли битву молодая грудь?

Но—побѣда!.. Въ мракѣ тягостныхъ сомнѣній Свѣтлый лучъ блеснулъ, оконченъ долгій споръ— И уже гремитъ по мрамору ступеней, Все слышнѣй, все ближе, звукъ шаговъ и шпоръ!..

Словно вихрь коснулся соннаго чертога, Словно дождь весной по листьямъ пробѣжалъ— И, свѣтлѣй и краше молодого бога, Гость давно желанный передъ ней предсталъ.

И предсталь, и обнять, и прильнуть устами— Жаркими устами къ трепетнымъ устамъ, И отвъта молить страстными ръчами, И тяжелый мечь сложить къ ея ногамъ.

«Милая!—онъ шепчеть,—я разсѣяль чары, Я развѣяль власть ихъ, этихъ темныхъ силь, Грозно и сурово сыпаль я удары, Оттого, что много вѣрилъ и любилъ!

О, не дли-жъ напрасно муки ожиданья. Милая! проснися, смолкнула гроза!» Долгое, любовью полное лобзанье, И она открыла ясные глаза!..

Старое преданье... Чудное преданье... Въ немъ надежда міра... Міръ усталь и ждеть. Скоро-ль день во мглѣ зажжетъ свое сіянье, Скоро ли любовь къ страдающимъ сойдетъ?

И она сойдеть, и робко разбѣгутся Тучи съ небосклона—и въ ея лучахъ Цѣпи сна, какъ нити, ржавѣя, порвутся, И затихнутъ слезы и замолкнетъ страхъ!

Свътель будеть праздникъ—праздникъ возрожденья. Радостно вздохнуть усталые рабы, И замънить гимнъ любви и примиренья Звуки слезъ и горя, мести и борьбы!

## изъ тьмы временъ.

(Фантазія).

Въ ночь, когда родился Александръ Македонскій, безумецъ Геростратъ, томимый жаждой славы, сжегъ знаменитый храмъ Діаны въ Эфесъ, за что и поплатился жизнью.

Учебн. древн. исторіи.

Герои древности, съ торжественной ихъ славой, Отзывныхъ струнъ души во мнѣ не шевелятъ: По тяжкимъ ихъ стопамъ дорогою кровавой Вступали въ міръ вражда, насилье и развратъ... За грознымъ шествіемъ побѣдной колеспицы, За радужнымъ дождемъ привѣтственныхъ цвѣтовъ, Мнѣ стоны слышатся изъ длинной вереницы Угрюмыхъ, трепетныхъ, окованныхъ рабовъ;

Мнѣ видятся поля съ сожженными хлѣбами, Позоръ прекрасныхъ дѣвъ, и слезы матерей, И стая вороновъ, кружащихъ надъ костями,—И стыдно мнѣ тогда, и больно за людей!..

Но въ мракъ прошлаго, въ ряду его преданій, Есть тінь, покрытая безславьемъ и стыдомъ, — Но близкая душь огнемь своихъ страданій, Своимъ паденіемъ и грознымъ торжествомъ; Передо мной встають — больной и изможденный, Суровый ликъ и взоръ загадочныхъ очей, И мрачно строгій лобъ, въ безмолвьи думъ склоненный, И волны черныя отброшенныхъ кудрей... И снится мнѣ, что ночь нависла надъ Элладой, Что тихо въ моръ спить лазурная волна, И цёпь далекихъ горъ неясною громадой Въ прозрачномъ сумракъ едва-едва видна; И будто эта ночь и нѣжить, и ласкаеть, И жжеть, опьянена дыханіемъ цвътовъ, — И будто въ эту ночь на землю прилетаетъ Рой вдохновенныхъ грезъ и благодатныхъ сновъ...

О, счастливъ тотъ, кому во мракѣ этой ночи, Въ пустынной улицѣ или въ саду нѣмомъ, Яснѣе звѣздъ горятъ возлюбленныя очи, И руку жметъ рука въ порывѣ молодомъ!.. О, счастливъ тотъ, кто могъ привѣтными огнями Спугнутъ душистый мракъ подъ сводами аллей И весело возлечь за шумными столами, Въ ликующей толпѣ красавицъ и друзей!.. Но если ты одинъ... но если ты судьбою На жизненномъ пиру, какъ нищій, обойденъ, Но если, какъ туманъ, развѣянный грозою, Бѣгутъ твоихъ очей забвеніе и сонъ,—
О, бойся ихъ,—ночей ласкающихъ и нѣжныхъ:

Суровый твой недугъ въ затишьи ихъ слышнѣй, И вдвое тяжелѣй отрава слезъ мятежныхъ, Когда отъ сладкихъ слезъ томится соловей!..

Мит снится эта ночь, и снится онъ... Угрюмый, Безъ цтли онъ бредетъ по площади глухой, Сжигаемый своей мучительною думой, Страдающій своей непонятой тоской... Спокоенъ шагъ его: никто его лобзаній Не ждеть въ ночной тиши, и не къ кому на грудь Съ отрадой горькою нахлынувшихъ рыданій И съ братской жалобой во мглт ему прильнуть; И если-бъ даже въ дверь къ гетерт беззаботной Ударилъ онъ, — любви желаніемъ объятъ, — Она отвтила-бъ съ боязнью безотчетной: «Уйди, — ты страшенъ мит, безумный Герострать!..»

Безумный?.. Да, умамъ ребячески-пугливымъ И мелочнымъ сердцамъ его не оцѣнить: Какъ свѣтъ исчадьямъ тьмы, онъ страшенъ всѣмъ счастливымъ,

Всёмъ дётски-вёрящимъ и рвущимся любить...
Онъ ихъ покой смутилъ безжалостнымъ сомнёньемъ,
Открылъ имъ тайный ядъ въ дыханіи цвётовъ
И бросилъ, не страшась, насмёшкой и презрёньемъ
И въ нихъ, объятыхъ сномъ, и въ мертвыхъ ихъ боговъ!..
Онъ юношё сказалъ: «Когда передъ тобою,
Стыдливо опустивъ мерцающій свой взглядъ,
Пройдетъ красавица медлительной стопою
И, вдругъ, украдкою оглянется назадъ,
И, уловивъ ея невольное движенье,
Прочтетъ въ чертахъ ея восторженный твой взоръ
И робость дётскую, и трепетъ восхищенья,—
Забрезжившей любви безмолвный разговоръ,—

Бѣги и не ищи отраднаго свиданья: Любовь—безумный звукъ... Любви на свѣтѣ нѣтъ: • Есть только ложь одна, есть жгучія страданья, Да кровь кипучая, да юношескій бредъ!..»

И дѣвѣ онъ сказалъ: «Не вѣрь въ его лобзанья: Онъ лгалъ, когда клялся навѣки быть твоимъ; Онъ твой, пока къ тебѣ влекутъ его желанья; Ударитъ часъ—и страсть развѣется, какъ дымъ...» Онъ говорилъ жрецамъ:— «Смѣшны мольбы каменьямъ...» Онъ воину сказалъ:— «Стыдись,—ты не герой...» Онъ ихъ отвергнулъ всѣхъ, исполненный презрѣньемъ,— И самъ отвергнутъ былъ невнемлющей толпой...

По звонкой площади далеко раздаются
Во мглѣ шаги его... Навстрѣчу, изъ саловъ,
Къ нему томительно и радостно несутся
И звуки пѣнія, и говоръ голосовъ...
Но онъ на ихъ призывъ чела не подымаетъ...
Предъ нимъ—старинный храмъ; холодный лучъ луны,
Скользя по мрамору, изъ мрака вырываетъ
Лѣпной узоръ колоннъ и выступы стѣны...

Онъ тихо входить внутрь... Глубокой ночи тѣни Стоять, таинственно сгустившись по угламъ. Вотъ и алтарь... Предъ нимъ курится фиміамъ... Гирлянда алыхъ розъ упала на ступени, И, полною луной въ окно озарена, Стоитъ, божественной сверкая наготою, Діана строгая, нѣма и холодна, На лань покорную облокотясь рукою...

У ногъ богини жрецъ уснулъ глубокимъ сномъ, На мраморъ статуи склонясь съдымъ челомъ. 1882

И мысль внезапная безумца озарила: Жить, чтобъ потомъ не жить!.. Томиться и страдать, Чтобъ все взяла съ собой безмолвная могила И чтобъ о томъ никто вовѣкъ не могъ узнать!.. А если стонъ души, исторгнутый мученьемъ. Заставить прозвучать въ грядущихъ временахъ, Чтобъ пробуждать въ слѣпцахъ, объятыхъ опьяненьемъ,— Какъ встарь я пробуждалъ,—сомнѣнія и страхъ?.. Сіяньемъ истины слѣпить глаза разврату, Ничтожество людей сурово озарять, И сквозь позоръ вѣковъ страдающему брату Могучій откликъ свой торжественно подать?..

И вспыхнуль гордый храмъ, какъ факелъ погребальный, И не угасъ еще донынѣ этотъ свѣтъ,— А въ ту же ночь другой безумецъ геніальный Безвѣстно въ міръ вступалъ, для крови и побѣдъ!..

16 Сентября.

-----

## 1883-ій годъ.

\* \*

«Вѣрь, — говорятъ они, — мучительны сомнѣнья! Съ предвъчныхъ тайнъ не снять покрововъ роковыхъ, Не озарить лучемъ желаннаго рёшенья Гнетущихъ разумъ нашъ вопросовъ міровыхъ!» Нътъ, — въръте вы, слъщы, трусливые душою!.. Изъ страха истины себъ я не солгу, За вашей жалкою я не пойду толпою— И тамъ, гдъ долженъ знать, -я върить не могу!.. Я знать хочу, къ чему съ лазури небосвода Льеть солнце свъть и жизнь въ волнахъ своихъ лучей, Кѣмъ создана она, -- могучая природа, --Твердыни горъ ея и глубь ея морей; Я знать хочу, къ чему я созданъ самъ въ природъ, Съ душой, скучающей безцёльнымъ бытіемъ, Съ тепломъ любви въ душѣ, съ стремленіемъ къ свободѣ, Съ сознаньемъ силъ своихъ и съ мыслящимъ умомъ! Живя, я жить хочу не въ жалкомъ опьяненьи, Боясь себя «зачѣмъ?» пытливо вопросить, А такъ, чтобъ въ каждомъ днъ, и въ часъ, и въ мгновеньи Таился-бъ вѣчный смыслъ, дающій право жить. И если мой вопросъ замолкнеть безъ отвъта, И если съ горечью сознаю я умомъ, Что никогда лучомъ желаннаго разсвъта Не озарить мн мглы, черн вющей кругомъ, — Къ чему мнъ ваша жизнь безъ цъли и значенья?

1883

Мив душно будеть жить, мив стыдно будеть жить,— И, полный гордости и мощнаго презрвнья, Цвиь бледныхъ дней моихъ, безъ слезъ и сожаленья, Я разомъ оборву, какъ спутанную нить!.. Январь.

\* \*

Мы спорили долго—до слезъ напряженья...
Мы были всѣ въ сборѣ и были одни;
А тяжкія думы, тоска и сомнѣнья
Измучили всѣхъ насъ въ послѣдніе дни...
Здѣсь, въ нашемъ кругу, на свободное слово
Никто самовластно цѣпей не коваль,
И слово лилось, и звучало сурово,
И каждый изъ насъ, говоря, отдыхалъ...

Но странно: — собратья по общимъ стремленьямъ, И спутники въ трудномъ житейскомъ пути, — Съ какимъ недовърьемъ, съ какимъ озлобленьемъ Другъ въ другъ врага мы старались найти!.. Не то же ли чувство насъ всъхъ согръвало — Любовь безъ завъта къ отчизнъ родной — Не то же ли солнце надежды сіяло Намъ въ жизни, окутанной душною мглой?..

Печально ты нашему спору внимала...
Порою, когда я смотрѣлъ на тебя,
Казалось мнѣ, будто за насъ ты страдала,
И что-то сказать намъ рвалася любя;
Ночь мчалась... за бѣлымъ окномъ разгорался
Разсвѣть... Умирала звѣзда за звѣздой...
Свѣтъ лампы, мерцая, краснѣлъ и сливался
Съ торжественнымъ блескомъ зари золотой,—
И молча тогда подошла ты къ рояли,

Коснулась задумчиво клавишь нёмыхь, И страстная пёсня любви и печали, Звеня, изъ-подъ рукъ полилася твоихъ...

Что было въ той пъснъ твоей, прозвучавшей Упрекомъ и грустью надъ нашимъ кружкомъ И сердце мое горячо взволновавшей И чистой любовью, и жгучимъ стыдомъ,—- Не знаю... Безсонная ночь ли сказалась, Больные ли нервы играли во мнѣ— Но грудь отъ скопившихся слезъ подымалась, Минута—и хлынули страстно онѣ... Какъ будто бы кто-то глубоко-правдивый Вошелъ къ намъ, озлобленнымъ, жалкимъ, больнымъ, И сталъ говорить—и воскресшій, счастливый Кружокъ нашъ въ восторгѣ замолкъ передъ нимъ.

Поддёльные стоны, крикливыя фразы,
Тщеславье, звучавшее въ нашихъ рѣчахъ,—
Все то, что дыханьемъ незримой заразы
Жизнь сѣетъ во всѣхъ, даже въ лучшихъ сердцахъ,
Все стихло—и только одно лишь желанье,
Одинъ лишь порывъ запылалъ въ насъ огнемъ—
Отдаться на крестъ, на позоръ, на страданье,
Но только бы дрогнула полночь кругомъ!..

О, другъ мой, намъ звуки твои показали Всю ложь въ насъ, до нихъ—незамѣтную намъ, И крѣпче другъ другу мы руки пожали, Съ зарей возвращаясь къ обычнымъ трудамъ.

Январь.

----

### цвъты.

Я шель къ тебѣ... На землю упадаль Осенній мракъ, холодный и дождливый... Огромный городъ глухо рокоталъ, Шумя своей толпою суетливой; Загадочно чернѣлъ просторъ рѣки Съ безжизненно-недвижными судами, И вдоль домовъ ночные огоньки Бѣжали въ мглу блестящими цѣпями...

Я шель къ тебѣ измученъ труднымъ днемъ, Съ усталостью на сердцѣ и во взорѣ, Чтобъ отдохнуть передъ твоимъ огнемъ И позабыться въ тихомъ разговорѣ; Мнѣ грезился твой теплый уголокъ, Тетради нотъ и свѣчи на рояли, И ясный взглядъ, и кроткій твой упрекъ Въ отвѣтъ на рѣчь сомнѣнья и печали, — И я спѣшилъ... А ночь была темна... Чуть фонарей струилося мерцанье... Вдругъ снопъ лучей, сверкнувшихъ изъ окна, Прорѣзавъ мракъ, привлекъ мое вниманье:

Тамъ, за зеркальнымъ, блещущимъ стекломъ, Въ сіяньи лампъ, горѣвшихъ мягкимъ свѣтомъ, Обвѣяны искусственнымъ тепломъ, Взлелѣяны оранжерейнымъ лѣтомъ, — Цвѣли цвѣты... Жемчужной бѣлизной Сіяли ландыши... алѣли георгины, Пестрѣли бархатцы, нарциссы и левкой, И розы искрились, какъ яркіе рубины...

Роскошные, душистые цвѣты,— Они какъ будто радостно смѣялись, А въ вышинѣ латаніи листы, Какъ вѣера, надъ ними колыхались!...

Садовникъ ихъ въ окнъ разставилъ на показъ. И за стекломъ, глумясь надъ холодомъ и мглою, Они такъ нъжили, такъ радовали глазъ, Такъ сладко въ душу въяли весною!.. Какъ очарованный стояль я предъ окномъ: Мнѣ чудилось ручья дремотное журчанье, И птицъ веселый гамъ, и въ небѣ голубомъ Занявшейся зари стыдливое мерцанье; Я ждаль, что ласково повъеть вътерокъ, Узорную листву лениво колыхая, И съ бълой лиліи взовьется мотылекъ, И загудить пчела, на зелени мелькая... Но д'ятскій мой восторгь см'янился вдругь стыдомъ: Какъ!Въ эту ночь, окутанную мглою, Здёсь, рядомъ съ улицей, намокшей подъ дождемъ, Дышать такимъ безстыднымъ торжествомъ, Сіять такою наглой красотою!..

Къ чему безсиленъ ты, осенній вихрь? Къ чему Не можешь ты сломить стекла своимъ дыханьемъ, Чтобъ въ этотъ пошлый рай внести и смерть, и тьму И разметать его во прахъ съ негодованьемъ?..

Ты помнишь,—я пришель къ тебѣ больной... Ты ласкъ моихъ ждала— и не дождалась: Твоя любовь казалась мнѣ слѣпой, Моя любовь—преступной мнѣ казалась!.. 1883

\* \*

Подъ звуки музыки, струившейся волною, Одинъ среди толпы, пестръющей кругомъ, Я вдругъ задумался, поникнувъ головою, Задумался—Богъ въдаетъ о чемъ.

Печали не было въ той думѣ мимолетной, Но чуть очнулся я—и на своихъ чертахъ Созналъ я темный слѣдъ тревоги безотчетной И влагу тихихъ слезъ, сіяющихъ въ очахъ...

То тайные мои недуги и страданья, Глубоко скрытые отъ чуждыхъ мнѣ очей, Укравши у меня минуту невниманья, Какъ тѣни поднялись со дна души моей.

И въ часъ, когда на мигъ отъ оживленья бала Въ безвѣстный міръ меня мечта моя умчала, Они смутили вновь поддѣльный мой покой. Такъ горная рѣка изъ-подъ снѣговъ обвала Вновь рвется на просторъ мятежною волной



\* \*

Опять вокругъ меня ночная тишина, Опять на серебро морознаго окна

Бросаетъ луниый свътъ отливъ голубоватый, И въ поздній часъ ночной, передъ недолгимъ сномъ Сажу я при огнъ, склонясь надъ дневникомъ,

Тревогою, стыдомъ и ужасомъ объятый.

Такихъ, какъ этотъ день, минувшій безъ сл'єда, Растратилъ много я въ посл'єдніе года,—

Но ихъ въ мою тетрадь я заносить боялся: Больную мысль страшилъ растущій ихъ итогъ... Такъ медлить счеть свести неопытный игрокъ,

Съ отчаяньемъ въ груди сознавъ, что проигрался...

Сегодня совъсть мит отсрочки не даетъ... За что, что сдълаль я?.. За что меня гнететъ

Мое минувшее, какъ память преступленья? Я жилъ, какъ всѣ живутъ, — какъ всѣ, я убивалъ Безцѣльно день за днемъ и рабски отгонялъ Укоры разума, и думы, и сомиѣнья!

Я жиль, какь всѣ живуть,—а въ этоть часъ ночной, Быть можеть, я одинъ съ мучительной тоской

Въ тайникъ души моей спускаюсь безпристрастно... И тихо все вокругъ, и за моимъ окномъ, Окованный луны холоднымъ серебромъ,

Недвижный городъ спить глубоко и безстрастно.



#### ГРЕЗЫ.

(Посвящается Алексью Николаевичу Плещееву).

I.

Когда, еще дитя, за школьною стѣною, Съ наивной дерзостью о славѣ я мечталъ, Мнѣ въ грезахъ видѣлся, пестрѣющій толною, Высокій, мраморный, залитый свѣтомъ залъ... Былъ пиръ—веселый пиръ, въ честь юной королевы, И въ замкѣ ликовалъ блестящій кругъ гостей: Сюда собрались всѣ прекраснѣйшія дѣвы И весь желѣзный сонмъ бароновъ и князей... 1883 71

День промелькиуль въ чаду забавъ и развлеченій: Рога охотниковъ звучали по лѣсамъ, И много горныхъ сернъ и царственныхъ оленей Упало жертвами разгоряченнымъ псамъ. А ночью данъ былъ балъ... Сіяющіе хоры Гремѣли музыкой... межъ мраморныхъ колоннъ Гирлянды зелени сплеталися въ узоры, И зыблилась парча девизовъ и знаменъ... Всю ночь одинъ другимъ смѣнялись менуэты, Подъ звуки ихъ толпа скользила и плыла, И отражали шелкъ, и фрезы, и колеты Съ карниза до полу сплошныя зеркала...

Но близокъ ужъ разсвѣть, и гости утомились:
— «Пѣвца—зовуть они—пусть выйдеть онъ впередъ!
Чтобъ пирь нашъ увѣнчать, чтобъ всѣмъ мы насладились,
Пусть пѣсню старины предъ нами онъ споетъ!»
П, робкій пажъ, впередъ я выступилъ... Смиренно
Предъ королевой я колѣно преклониль,
Поднялся, звонкихъ струнъ коснулся вдохновенно,
И юный голосъ мой чертоги огласиль...

Въ началь онъ дрожаль отъ тайнаго смущенья, Но ужъ слетьль ко мнь мой благодатный богь, Ужъ осьниль меня крылами вдохновенья, И звукамъ гибкость даль, и взоръ огнемъ зажегь, И воть, безвъстный пажъ, я властвую толпою!.. Я покориль ее... Я вижу съ торжествомъ, Какъ королева ницъ склонилась головою, Какъ жадно рыцари внимаютъ мнъ кругомъ; Я вижу очи дъвъ, горящія слезами, Полузакрытыя въ волненьи ихъ уста, И льется пъснь моя широкими волнами, Какъ горная ръка—кристальна и чиста.

И льется пѣснь моя, и мощною грозою Гремить, разсыпавшись, на стонущихъ струнахъ...

Не громъ ли Божьихъ тучъ ударилъ надъ землею, Не стрѣлы-ль молніи сверкнули въ небесахъ?.. Какъ грозенъ былъ ударъ!.. Казалось, своды зала Внезапно дрогнули, и дрогнула земля, И люстра изъ сквозныхъ подвѣсокъ хрусталя На серебрѣ цѣпей, померкнувъ, задрожала... Но буря пронеслась, и струны недвижимы... И вновь звучатъ онѣ подъ бѣглою рукой, Какъ будто крыльями трепещутъ серафимы, Какъ будто дальній звонъ несется надъ толпой... Молитвенный напѣвъ чаруетъ и ласкаетъ, И вотъ послѣдній звукъ, какъ легкій виміамъ, Какъ чистый ароматъ, сквозь окна отлетаетъ Къ дрожащимъ звѣздами бездоннымъ небесамъ!

Я кончилъ...

Всё уста окованы молчаньемъ,
Всё груди поднялъ вздохъ... Но вотъ, къ моимъ ногамъ
Упалъ венокъ, и нетъ конца рукоплесканьямъ,
И нетъ числа меня осыпавшимъ цвётамъ!..
Гремитъ и стонетъ залъ, волнуясь предо мною;
Растетъ приветный гулъ несчетныхъ голосовъ:
Такъ хмурый лёсъ шумитъ, взволнованный грозою,
Такъ море въ бурю бъетъ о скалы береговъ.

Гремитъ и стонетъ залъ; но громъ рукоплесканій Я слышу какъ во снѣ... Душа моя полна Иныхъ завѣтныхъ думъ и пламенныхъ желаній, Иной награды ждетъ въ смущеніи она. Ты, чей привѣтный взглядъ звѣздою путеводной Сіялъ передо мной, чья красота зажгла Во мнѣ восторгъ пѣвца, могучій и свободный, О, неужели ты меня не поняла?.. Безумецъ! отгони напрасныя мечтанья! Священенъ тронъ ея!.. Молись... благоговѣй! Не дерзостной любви тревоги и желанья,

А раболѣпный страхъ повергни передъ ней!
Но вѣрить ли очамъ: она встает. Мгновенно
Затихшая толпа ей очищаеть путь...
Глаза ея горять свѣтло и вдохновенно,
Подъ золотомъ парчи высоко дышетъ грудь...
Она идетъ ко мнѣ—идетъ легко, какъ греза,
Чаруя прелестью улыбки и лица,
И вотъ съ ея груди отколотая роза
Трепещетъ ужъ въ рукѣ счастливаго пѣвца!..

Такъ въ детстве я мечталъ...

#### II.

Съ тѣхъ поръ умчались годы,
И нѣтъ ихъ, яркихъ сновъ фантазіи моей:
Я сталъ въ ряды борцовъ поруганной свободы,
Я сталъ пѣвцомъ труда, познанья и скорбей!
Во славу красоты я гимновъ не слагаю,
Побѣдъ и громкихъ дѣлъ я въ пѣсняхъ не пою,
Я плачу съ плачущимъ, со страждущимъ страдаю.
И утомленному я руку подаю!
И пустъ мой крестъ тяжелъ, пустъ бури и сомнѣнья,
Невзгоды и борьбу принесъ онъ мнѣ съ собой,
Онъ мнѣ дарилъ за то и свѣтлыя мгновенья,
Мгновенья радости высокой и святой!

Я помню ночь: блёдна, какъ тяжело больная, Она слетала къ намъ съ лазурной вышины, Съ несмёлой ласкою серебрянаго мая, Съ привётомъ сёверной, задумчивой весны. Всё окна въ комнате мы настежъ отворили, И, съ грохотомъ колесъ по звонкой мостовой, Къ себе и эту ночь радушно мы впустили На скромный праздникъ нашъ, въ нашъ уголъ трудовой... А чуть вошла она—чуть аромать сирени Повёялъ въ комнате —и тихо вслёдъ за ней

Вошли какія-то оплаканныя тіни, Какихъ-то звуковъ рой изъмглы минувшихъ дней... Тімъ, кто закинутъ былъ въ столицу издалека, Невольно вспомнились родимые края, Убогое село, и церковь, и поля, И надъ німымъ прудомъ недвижная осока; Припомнился тотъ садъ, знакомый съ колыбели, Гдів въ невозвратные, младенческіе дни, Скрипіти весело подгнившія качели, И звонкій смітъ стоялъ въ узорчатой тіни; Крутой обрывъ въ саду, бесідка надъ обрывомъ, Тропинка, въ темный лісъ бітущая змітей, И полосы хлітовь съ ихъ золотымъ отливомъ, И мирный світъ зари за сонною ріткой... И нашъ кружокъ примолкъ...

Суровыя лишенья, Нужда, тяжелый трудъ и длинный рядъ заботъ Томили долго насъ... мы жаждали забвенья— И съ тихой пъснею любви и примиренья, Какъ въ дътскихъ снахъ моихъ-я выступилъ впередъ. Не пышный заль горъль огнями предо мною: Здёсь, въ бёдной комнатке, тонувшей въ полумгле, Сіяла только мысль нетлѣнной красотою Въ вънцъ изъ терніевъ на царственномъ чель! И голосъ мой звучалъ не для пустой забавы Пресыщенной толпы земныхъ полубоговъ: Не требуя похваль, не ожидая славы, Какъ брать, я братьямъ пѣлъ, усталымъ отъ трудовъ. Я пѣлъ сплотившимся подъ знаменемъ науки, Я пѣлъ измученнымъ тяжелою борьбой, Чтобъ не упали ихъ натруженныя руки, Чтобъ не разсъялся союзъ ихъ молодой; Я пъль имъ свътлый гимнъ, внушенный упованьемъ. Что только истинъ побъда суждена, Что ночь не устоить передъ ея сіяньемъ, Что даль грядущаго отрадна и ясна;

1883 75

И все, что на душѣ отъ чернаго сомнѣнья Я самъ, какъ цѣнный кладъ, въ ненастье сохранилъ—Всѣ лучшія мечты, всѣ смѣлыя стремленья—Все въ звуки пѣсни той я вольно перелилъ!..

Я смолкъ... Мий не гремять толпы рукоплесканья, Не падають къ ногамъ душистые вйнки! Наградою півцу минутное молчанье, Да чье-то теплое пожатіе руки... Но что со мной?.. О чемъ, откуда эти слезы?.. Какъ гордъ, какъ счастливъ я, какъ ожилъ я душой!.. О, родина моя, прими меня—я твой!.. И блекнутъ яркія, младенческія грезы, И осыпаются ихъ призрачныя розы Предъ счастьемъ, на-яву блеснувшимъ предо мной!.. мартъ.



\* \*

Я не щадиль себя: мучительнымъ сомнѣньямъ Я самъ навстрѣчу шель, самъ въ душу ихъ призвалъ... Я говорилъ «прости» всѣмъ свѣтлымъ убѣжденьямъ, Всѣ лучшія мечты съ проклятьемъ погребалъ. Жить въ мірѣ призраковъ, жить грезами и снами, Безъ думы плыть туда, куда несетъ приливъ, Безпечно ликовать съ рабами и глупцами— Нѣтъ, я былъ слишкомъ гордъ, и честенъ, и правдивъ

И боги падали, и прежнія св'єтила
Теряли навсегда сіянье и тепло,
И ночь вокругь меня сдвигалась, какъ могила,
Отравой жгучихъ думъ обв'єявъ мн'є чело,—
И скорбно я гляд'єль потухшими очами,
Какъ жизнь, еще вчера сіявшая красой,
Жизнь—этотъ пышный садъ, пестр'єющій цв'єтами—
Нагой пустынею лежала предо мной!..

Но первый вихрь затихъ, замолкнулъ въ отдаленьи Глухой раскатъ громовъ—и ожилъ я опять: Я сталъ сбирать вокругъ обломки отъ крушенья И на развалинахъ творить и созидать. Изъ уцѣлѣвшихъ грезъ, надеждъ и упованій Я создалъ новый міръ, воздвигнулъ новый храмъ, И, отдохнувъ душой отъ бурь и испытаній, Вновь сталъ молиться въ немъ и жечь мой оиміамъ!..

И въ тягостной грозѣ, прошедшей надо мною, Я высшій смыслъ постигъ—она мнѣ помогла, Очистивъ душу мнѣ страданьемъ и борьбою, Свѣтъ отличить отъ мглы и перлы отъ стекла. «Впередъ же!—думалъ я:—пусть старая тревога Въ твоей груди, боецъ, заглохнетъ и замретъ; Ты закалилъ себя, ты истиннаго Бога Прозрѣлъ въ угрюмой мглѣ—не медли-жъ, и впередъ!»

Напрасная мечта!.. Уходять дни за днями, И каждый новый день, отмёченный борьбой, Съ безсильнымъ ужасомъ, съ безумными слезами, Раскаты новыхъ грозъ я слышу надъ собой! Святилище души поругано... сомнёнья Внесли ужъ и въ него мертвящій свой разладъ, И въ мой священный гимнъ—въ смиренный гимнъ моленья Кощунственныхъ рёчей вливають тайный ядъ!..

Отверзтой безднѣ зла, зіяющей мнѣ въ очи, Ни дна нѣтъ, ни границъ—и на ея краю, Окутанъ душной мглой невыносимой ночи, Безсильный, какъ дитя, въ раздумьи я стою: Что значу я, пигмей, со всей моей любовью, И разумомъ моимъ, и волей, и душой, Предъ льющейся вѣка страдальческою кровью, Предъ вѣчнымъ зломъ людскимъ и вѣчною враждой?...

Априоль.

\* \*

Я пришелъ къ тебѣ съ открытою душою, Истомленный скорбью, злобой и недугомъ, И сказалъ тебѣ я—будь моей сестрою, Будь моей заботой, радостью и другомъ. Мы одно съ тобою любимъ съ колыбели И одной съ тобою молимся святынѣ,—О, пойдемъ же вмѣстѣ къ лучезарной пѣли, Вмѣстѣ въ людномъ мірѣ, какъ въ глухой пустынѣ!

И въ твоихъ очахъ прочелъ я тѣ же грезы: Ты, какъ я, ждала участья и привѣта, Ты, какъ я, въ груди таить устала слезы Отъ докучныхъ взоровъ суетнаго свѣта; — Но на зовъ мой, полный теплаго довѣрья, Такъ же беззавѣтно ты не отозвалась, Ты искать въ немъ стала лжи и лицемѣрья, Ты любви, какъ злобы, дѣтски испугалась...

И, сокрывъ въ груди отчаянье и муку
И сдержавъ въ устахъ невольныя проклятья,
Со стыдомъ мою протянутую руку
Опускаю я, не встрѣтивши пожатья.
И какъ путникъ, долго бывшій на чужбинѣ
И въ родномъ краю не узнанный семьею,
Снова въ людномъ мірѣ, какъ въ глухой пустынѣ,
Я бреду одинъ съ поникшей головою...

Априль.

## RÊVERIE.

(Посвящается артисткъ г-жъ Зейптъ).

Затихъ блестящій заль и ждеть. какъ онъмълый... Воть прозвучаль аккордь подъ опытной рукой, И вслідь за нимь, дрожа, неясный и несмілый, Раздался струнный звукъ, —и замеръ надъ толцой. То быль родной мит звукъ: душа моя узнала Въ немъ отзвукъ струнъ своихъ, -и изъ моихъ очей, Какъ отлетъвшій сонъ, исчезли стыны зала, И пестрота толны, и яркій блескъ огней! Широко и свътло объятья распахнувшій Иной, прекрасный міръ открылся предо мной, И только видёль я смычокъ, къ струнамъ прильнувшій. Да блідное лицо артистки молодой. Какъ чудотворный жезлъ волшебницы могучей, Онъ, — этотъ трепетный и вкрадчивый смычокъ, За каждой нотою, и нѣжной, и пѣвучей, Отвътныхъ грезъ будилъ въ груди моей потокъ: И шли передо мной въ лучахъ воспоминанья, Подъ звуки rêverie, бѣжавшей, какъ ручей, И свътлая любовь, и яркія мечтанья, И тихая печаль минувшихъ, юныхъ дней.

----

#### муза.

(Посвящается Д. С. Мережковскому).

Долго муза, таясь, передъ взоромъ моимъ Не хотѣла поднять покрывала, И за флеромъ туманнымъ, какъ жертвенный дымъ, Чуждый ликъ свой ревниво скрывала; Пылкій жрець, я ни разу его не видаль, И въ часы влохновенья ночнаго Только голосъ богини мнф нфжно звучалъ Изъ-подъ траурныхъ складокъ покрова; Но подъ звуки его мнѣ мечта создала Яркій образь: — за облакомъ флера Я угадываль девственный мраморь чела И огонь вдохновеннаго взора; Я угадываль темныя кольца кудрей, Очеркъ устъ горделивый и смѣлый, Благородный размахъ соболиныхъ бровей И ръсницъ шелковистыя стрълы... И взмолился я строгой богинь: - «Открой, О, открой мнв черты дорогія!.. Я хочу увидать тотъ источникъ живой, Гдѣ рождаются пѣсни живыя; Не таи отъ меня молодого лица, Сбрось покровъ свой лилейной рукою, И какъ солнцемъ согръй и обрадуй пъвца Богоданной твоей красотою!..

И богиня вняла неотступнымъ мольбамъ И, въ минуту свиданья, несмѣло Уронила туманный покровъ свой къ ногамъ, Обнажая стыдливое тѣло;

Уронила-—и въ страхѣ я прянулъ назадъ... Воспаленный, завистливый, злобный, — Острой сталью въ глаза мит сверкнуль ея взглядъ, Взглядъ, мерцанью зарницы подобный!... Было что-то зловъщее въ этихъ очахъ. Оттененныхъ вокругъ синевою... Серебрясь, съдина извивалась въ кудряхъ, Упадавшихъ на плечи волною; На прозрачныхъ щекахъ нездоровымъ огнемъ Блескъ румянца, бродя, разгорался,— И одинъ только голосъ дышалъ торжествомъ. И надъ тяжкимъ недугомъ смѣялся... И звучалъ этотъ голосъ: --Пѣвенъ, ты молилъ. Я твои услыхала молитвы: Воть подруга, съ которой ты гордо вступилъ На позорище жизненной битвы! О, слъпецъ!.. Красотой я сіять не могла; Не съ тобой ли я вмѣстѣ страдала? Зависть первыя грезы твои родила, Злоба первую пѣснь нашептала... Одинокой печали непонятый крикъ, Слезы горя, борьбы и лишенья— Воть моя колыбель, - воть кипучій родникъ. Блескъ и свътъ твоего вдохновенья!..

\* \*

Не вини меня, другъ мой,—я сынъ нашихъ дней, Сынъ раздумья, тревогъ и сомнѣній: Я не знаю въ груди беззавѣтныхъ страстей, Безотчетныхъ и смутныхъ волненій. Какъ хирургъ, довѣряющій только ножу, Я лишь мысли одной довѣряю,— Я съ вопросомъ и къ самой любви подхожу И пытливо ее разлагаю!..

Ты прекрасна въ порывѣ твоемъ молодомъ, Съ робкой нѣжностью первыхъ признаній, Съ теплой вѣрой въ судьбу, съ дѣтски-яснымъ челомъ И огнемъ полу-дѣтскихъ лобзаній; Ты сильна и горда своей страстью,—а я... О, когда-бъ ты могла, дорогая, Знать, какъ тягостно борется дума моя Съ обаяньемъ наставшаго рая, Сколько шепчетъ она мнѣ язвительныхъ словъ, Сколько старыхъ могилъ разрываетъ, Сколько прежнихъ, развѣянныхъ опытомъ, сновъ Въ скорбномъ сердцѣ моемъ подымаетъ!..



\* \*

Окрыленнымъ мечтой сладкозвучнымъ стихомъ Никогда не игралъ я отъ скуки. Только то, что грозой пронеслось надъ челомъ, Выливалъ я въ покорные звуки.

Какъ недугомъ, я каждою пѣснью болѣлъ, Каждой творческой думой терзался; И нерѣдко пѣвца благодатный удѣлъ Непосильнымъ крестомъ мнѣ казался.

И нерѣдко клялся я на-вѣкъ замолчать, Чтобъ съ толною въ забвеніи слиться,— Но Эолова арфа должна зазвучать, Если вихрь по струнамъ ея мчится.

И не властенъ весною гремучій ручей Со скалы не свергаться къ долинѣ, Если солнце потоками жгучихъ лучей Растопило, снѣга на вершинѣ!..

\* \*

Неужели сейчась только бархатный лугь Трепеталь позолотой полдневныхь лучей? Неуклюжая туча ползеть, какь паукь, И ползеть—и плететь паутину тѣней!.. Ахь, напрасно повѣриль я въ день золотой, Ты лгала мнѣ, прозрачныхъ небесъ бирюза: Неподвижнѣе воздухъ, томительнѣй зпой, И все ближе гремить, надвигаясь, гроза!..

Встануть сёрые вихри въ дорожной пыли, Заволнуется зыбкое море хлёбовъ, Дрогнеть садъ, наклоняясь челомъ до земли, Облетять лепестки недоцвётшихъ цвётовъ... Сколько будеть незримыхъ, неслышныхъ смертей, Сколько всходовъ помятыхъ и сломанныхъ розъ!.. Долго солнце огнемъ благодатныхъ лучей Не осушитъ пролитыхъ природою слезъ!.. А не будь миновавшіе знойные дни Такъ безоблачно-тихи, свётлы и ясны, Не родили-бъ и черную тучу они—
Эту черную думу на ликъ весны!..

Августъ.

## надъ могилой и. с. тургенева.

Тревожные слухи давно долетали; Бъда не подкралась къ отчизнъ тайкомъ,—-Бъда шла открыто, мы всъ ея ждали, Но всъхъ взволновалъ разразившійся громъ. И такъ ужъ немного вождей остается, И такъ ужъ безлюдье насъ тяжко гнететь, Чье-жъ сердце на русскую скорбь отзовется, Чья мысль ей укажетъ желанный исходъ?..

Больной и далекій,—въ послѣдніе годы Немпого ты далъ намъ, учитель и другъ: Понять наши стоны и наши невзгоды Тебѣ помѣшалъ безпощадный недугъ. Но жилъ ты—и вѣрилось въ русскую силу, И вѣрилось въ русской души красоту,— Сошелъ, побѣжденный страданьемъ, въ могилу И нѣтъ тебѣ смѣны на славномъ посту.

Не здѣсь, не въ мерцаньи свѣчей погребальныхъ, Не въ пестрой толпѣ, не при громѣ рѣчей, Не въ звукахъ молитвъ, заунывно-печальныхъ, Поймемъ мы всю горечь утраты своей: — Поймемъ ее дома, поймемъ надъ строками Высокихъ и свѣтлыхъ твореній твоихъ, Заслышавъ, какъ сердце трепещетъ слезами, — Слезами восторга и чувствъ молодыхъ!..

И долго при лампѣ, вечерней порою, За дружнымъ и тѣснымъ семейнымъ столомъ, Въ студенческой кельѣ, въ саду надъ рѣкою, На школьной скамейкѣ и всюду кругомъ— Знакомыя будутъ мелькать намъ страницы, Звучать отголоски знакомыхъ рѣчей, И, словно живыя, вставать вереницы Тобою возсозданныхъ русскихъ людей!...

Сентябрь.

# 1884-ый годъ.

\* \*

Испытываль ли ты, что значить задыхаться И видъть надъ собой не глубину небесъ, А звонкій сводъ тюрьмы, —и плакать, и метаться, И рваться на просторъ, — въ поля, въ тѣнистый лѣсъ? Что значить съ бъщенствомъ и жгучими слезами. Остервенясь душой, какъ разъяренный звърь, Пытаться оторвать изнывшими руками Жельзною броней окованную дверь? Я это испыталь, —не быль моей тюрьмою Весь міръ, огромный міръ, раскинутый кругомъ. О, сколько разъ его горячею мечтою Я облеталь, томясь въ безмолвіи ночномь! Какъ жаждалъ я-чего?-не нахожу названья: Нечеловъчески-величественныхъ дълъ. Нечеловъчески-тяжелаго страданья, Лишь не дёлить съ толной пустой ея удёль!.. Съ пылающимъ челомъ и влажными очами Я отворяль окно въ дремавшій чутко садъ И пилъ, и жадно пилъ, прохладными волнами Съ росистыхъ цвътниковъ плывущій аромать; И къ звъздамъ я взывалъ, чтобъ тишиной своею Смирила эта ночь тревогу юныхъ силъ, И уходиль къ пруду, въ глубокую аллею, И до разсвъта въ ней задумчиво бродилъ. И лишь дыханьемъ дня и солнцемъ отрезвленный, Я возвращался вновь въ покинутый мой домъ, И кръпко засыпаль, въ конецъ изнеможенный, Тяжелымъ, какъ недугъ, и безпокойнымъ сномъ.

Куда меня влекли неясныя стремленья, Въ какой безвъстный міръ, —постигнуть я не могъ; Но въ эти ночи думъ и страстнаго томленья Ничтожныхъ дъль людскихъ душой я былъ далекъ: Мой духъ негодовалъ на власть и цъпи тъла, Онъ не хотълъ преградъ, онъ не хотълъ завъсъ, — И въчность цълая въ лицо мое глядъла Изъ звъздной глубины сіяющихъ небесъ!

\*

Нѣтъ, легче мнѣ думать, что ты умерла, Чѣмъ знать, что тебя съ каждымъ днемъ покоряетъ Всесильная пошлость глухаго угла, Гдѣ блѣдная юность твоя доцвѣтаетъ; — Чѣмъ знать, что могла-бъ ты всей грудью дышать, Могла бы любить всей душой пробужденной, И гибнешь безплодно, не въ силахъ порвать Съ безсмысленнымъ гнетомъ среды зачумленной!

Объ этой ли призрачной жизни слѣпцовъ Мечтали съ тобою мы въ нашихъ бесѣдахъ, Объ этихъ ли мелкихъ уколахъ враговъ, <sup>\*</sup> Объ этихъ ли жалкихъ надъ ними побѣдахъ? Куда-жъ они скрылись, завѣтные сны, Зачѣмъ оттолкнула ты лучшую долю? На что промѣняла ты солнце весны И воздухъ, и силу, и вольную волю?..

Мив жалко тебя до страданья, до слезь; Съ какой бы любовью я беднаго друга Съ собой на рукахъ, какъ ребенка, унесъ Изъ этого затхлаго, теснаго круга!.. Но тщетно зову я тебя: предо мной Стоишь ты съ поникшими грустно очами, И мнѣ отвѣчаешь съ пугливой мольбой, Да горькой улыбкой стыда, да слезами!..

Май.

------

\* \*

Червякъ, раздавленный судьбой, Я въ смертныхъ мукахъ извиваюсь, Но все борюсь, полуживой, И передъ жизнью не смиряюсь. Глумясь, она вокругь меня Кипить въ ръчахъ толны шумящей, Въ цвътахъ весны животворящей И въ пѣньи птицъ, и въ блескѣ дня. Она идетъ, сильна, свътла, И, какъ весной потокъ гремучій, Влечеть въ водовороть кипучій, Въ водоворотъ добра и зла... А я, — я бышеной рукой За край одеждъ ея хватаюсь, И удержать ее стараюсь Моей насмъшкой и хулой. «Остановись», —я ей вослёдъ Кричу въ безсильномъ озлобленьи: -«Въ твоихъ законахъ смысла нѣтъ. И цъли нътъ въ твоемъ движеньи! О, какъ пуста ты и глупа!.. Раба страстей, раба порока, Ты возмутительно слѣпа И неосмысленно-жестока!..» Но, величава и горда, Она идеть, какъ шла донынѣ,

И гаснеть крикъ мой безъ слѣда, — Крикъ вопіющаго въ пустынѣ! И задыхаюсь я съ тоской, Въ крови, разбитый, оглушенный, — Червякъ, раздавленный судьбой, Среди толпы многомилльонной!..

### отрывокъ.

Ложились сумерки. Таинственно мерцая, Двурогій серпъ луны въ окно мое глядёлъ... Надъ мирнымъ городомъ, дрожа и замирая, Соборный колоколь размъренно гудълъ... Вдоль темной улицы цёпочкой золотою Тянулись огоньки. Но лампу на столъ Я медлилъ зажигать, объятый тишиною, И сладко грезиль въ полумглъ. Я грезиль, какъ дитя, причудливо мѣшая Со сказкой — истину, съ отрадою — печаль. То пережитое волшебно оживляя, То уносясь мечтой въ загадочную даль... Но что-бъ ни снилось мнъ, какія бы видънья Ни наполняли мракъ, стоящій предо мной. Вездъ мелькала ты, —твой взглядъ, твои движенья, Твои черты, твой голосъ молодой. И видълъ я, что смерть летаетъ надо мною, Что я лежу въ бреду, -- а ты ко мнѣ вошла, И нѣжной, тонкою, холодною рукою Коснулась моего горячаго чела...

### на кладвищъ.

На ближнемъ кладбищѣ я знаю уголокъ: Свѣжѣе тамъ трава, не смятая шагами, Роскошнъй тънь отъ липъ, склонившихся въ кружокъ, И звонче пѣнье птицъ надъ старыми крестами. Я часто тамъ брожу, пережидая зной... Читаю надписи, грущу, когда взгрустнется, Иль, лежа на травѣ, смотрю, какъ надо мной, Мелькая сквозь листву прозрачной бълизной, Куда-то облачко стремительно несется. Сегодня крестъ одинъ склонился и упалъ; Онъ падалъ медленно, за сучья задъвая, И подойдя къ нему, на немъ я прочиталъ: «Спѣши, — я жду тебя, подруга дорогая!» Должно быть, вешній дождь вчера его подмыль. И я задумался съ невольною тоскою, Задумался о томъ, чей прахъ онъ сторожилъ, И кто гніеть теперь подъ этою землею... «Спѣши,—я жду тебя!»—Завѣтныя слова!.. Услышала-ль она загробный голось друга?.. . Пришла-ль къ тебъ на зовъ, иль все еще жива Твоя любимая и нѣжная подруга?.. Я имени ее не нахожу кругомъ... Ты тлѣешь, окруженъ чужой тебѣ толпою, Забыть и одинокъ, —и ни однимъ вѣнкомъ Ея любовь къ тебъ не говорить съ тобою... Жизнь увлекла ее въ водоворотъ страстей, И жгучую печаль, какъ рану, исцелила, И не придеть она подъ тънь густыхъ вътвей Поплакать надъ твоей размытою могилой, И только этотъ крестъ, заботливой рукой Поставленный тебѣ когда-то къ изголовью, Храня съ минувшимъ связь, смъется надъ тобой, Нать памятью людской и наль людской любовью!

### въ глуши.

Горячо наше солнце безоблачнымъ днемъ:
Подъ лучами его раскаленными
Все истомой и нѣгой объято кругомъ,
Все обвѣяно грезами сонными...
Спитъ глухой городокъ: не звучатъ голоса,
Не вздымается пыль подъ копытами;
Неподвижно и ярко рѣки полоса,
Извиваясь, сквозитъ за ракитами;
Въ окнахъ спущены шторы... безлюдно въ садахъ,
Только ласточки съ криками носятся,
Только пчелы гудятъ на душистыхъ цвѣтахъ,
Да оттуда, гдѣ косы сверкаютъ въ лугахъ,
Отдаленные звуки доносятся...

Я люблю эту тишь... Я люблю надъ рекой, Гдъ она изогнулась излучиной, Утонувши въ травъ, подъ тънистой листвой, Отдохнуть въ забытьи утомленной душой, Шумной жизнью столицы измученной... Я лежу и смотрю... Я смотрю, какъ горитъ Кресть собора надъ старыми вязами, Какъ рѣка предо мною беззвучно бѣжитъ, Загораясь подъ солнцемъ алмазами. Какъ пестръютъ стада на зеленыхъ лугахъ, Какъ луга эти съ далью сливаются, Съ ясной далью, сверкающей въ знойныхъ лучахъ, Съ синей далью, где взоры теряются; И покой — благодатный, глубокій покой — Освияеть мив грудь истомленную, Точно мать наклонилась въ тиши нало мной Съ кроткой лаской, любовью рожденною...

И готовъ я лежать неподвижно года, Въ блескъ дня золотисто лазурнаго— И не рваться ужъ вновь никуда, никуда, Изъ-подъ этого неба безбурнаго!

### грядущев.

Будуть дни великаго смятенья: Утомясь безцёльностью пути, Человькъ пойметъ, что нътъ спасенья И что дальше некуда идти: Все вокругъ открыто для познанья, Гордый умъ не въдаеть оковъ; Больше нътъ преградъ и разстоянья, Больше нътъ мгновеній и въковъ. Міръ цвѣтетъ безсмертною весною; Глубь небесь горить безсмертнымъ днемъ; Не дерзають грозы надъ землею Разсыпать рокочущій свой громъ; Мигь желанья -- мигь осуществленья, Воплошенъ завътный идеалъ: И на смѣну вѣчности мученья Въчный рай счастливцамъ просіялъ. Что-жъ ты сталъ, печально размышляя? Рви плоды и пышные цвѣты! Гдъ твоя подруга молодая? Осъни вънкомъ ея черты! Утопай въ блаженномъ наслаждены, Заглядись во мракъ ея очей И въ согласномъ, стройномъ и всноп вны Жаръ души восторженно излей. Твой покой не возмутять заботы, Ты не рабъ, -ты властелинъ судьбы.

Или вновь ты захотёль работы, Слезъ и жертвъ, страданья и борьбы? Или все, къ чему ты шелъ тревожно, Шель путемъ лишеній и скорбей, Стало вдругъ и жалко, и ничтожно Роковой безпъльностью своей?... И поникъ ты въ думахъ головою, И стоишь, глубоко потрясень,— А въ быломъ встаютъ передъ тобою Кровь и мракъ промчавшихся временъ. Вотъ кресты распятыхъ за свободу, Вотъ бичи въ рукахъ у палачей, Воть костры, гдф идоламъ въ угоду Люди жгли пророковъ и вождей! Море крови, къ сердцу вопіющей,— Море слезъ, неотомщенныхъ слезъ, — И звучить, и жжеть тебя гнетущій. Какъ ножомъ пронзающій вопросъ: Для чего и жертвы, и страданья?.. Лля чего такъ поздно понялъ я, Что въ борьбъ и смутъ мірозданья Цѣль одна — покой небытія?

Іюнь.

\* \*

Не знаю отчего, но на груди природы,—
Лежить ли предо мной полей нѣмая даль,
Колышеть ли заливъ серебряныя воды,
Иль простираеть лѣсъ задумчивые своды,—
Въ душѣ моей встаетъ неясная печаль.
Есть что-то горькое для чувства и сознанья
Въ холодной красотѣ и блескѣ мірозданья:

Мнѣ словно хочется, чтобъ темный этотъ лѣсъ И вправду могъ шептать мнѣ рѣчи утѣшенья, И, будто у людей, молю я сожалѣнья У этихъ яркихъ звѣздъ на бархатѣ небесъ. Мнѣ больно, что когда мнѣ душу рвутъ страданья И грудь мою томятъ сомнѣнья безъ числа,—Природа, какъ всегда, полна очарованья, И, какъ всегда, ясна, нарядна и свѣтла. Не видя, не любя, не внемля, не жалѣя, Погружена въ себя и въ свой бездушный сонъ,—Она—изъ мрамора нѣмая Галатея, А я—страдающій, любя, Пигмаліонъ...

\* \*

Какъ каторжникъ влачитъ оковы за собой, Такъ всюду я влачу среди моихъ скитаній Весь адъ моей души, весь мракъ пережитой, И страхъ грядущаго, и боль воспоминаній... Бывають дни, когда я жалокъ самъ себъ: Такъ я безпомощенъ, такъ робокъ я, страдая, Такъ мало силъ во мнъ въ лицо моей судьбъ Взглянуть безъ ужаса, очей не опуская... Не за себя скорблю подъ жизненной грозой: Не я одинъ погибъ, не находя исхода; Скорблю, что я не могь всей страстью, всей душой Служить тебъ, печаль родимаго народа! Скорблю, что слабыхъ силъ беречь я не умъль, Что, полонъ святостью завътнаго стремленья, Я не раздумываль, я не жиль, —а горъль, Богатствами души соря безъ сожальныя;-И въ дни, когда моя родная сторона Полна унынія, смятенья и испуга,— Чтобъ въ пъснъ вылиться, душа моя должна Красть редкіе часы у жаднаго недуга.

И больно мив, что жизнь безцёльно догорить, Что посреди бойцовъ—я не боецъ суровый, А только стонущій, усталый инвалидъ, Смотрящій съ завистью на ихъ вёнецъ терновый..

Іюль.

\* \*

Снилось мнѣ, что я боленъ, что мозгъ мой горитъ И отъ жажды уста запеклись, А твой голосъ мнѣ нѣжно и грустно звучитъ: «Дорогой мой, очнись, отзовись...»

Жизнь едва только тлѣеть во мнѣ, но тебя Такъ мнѣ жаль, ненаглядный мой другъ— И въ тревожной тоскѣ я стараюсь, любя, Пересилить на мигъ мой недугъ.

И на мигъ я глаза открываю... Кругомъ Полумракъ; воспаленный мой взоръ На обояхъ, при свътъ лампадки, съ трудомъ Различаетъ знакомый узоръ...

Гдѣ-то хрипло часы завывають и бьють... По стѣнамъ оть цвѣтовъ на окнѣ Прихотливыя тѣни, какъ руки, ползутъ, Простираясь отвеюду ко мнѣ.

Ты стараешься ближе въ лицо мнѣ взглянуть И мучительно отклика ждешь, И горячую руку свою мнѣ на грудь, На усталое сердце кладешь...

Я проснулся... Былъ день, — мутный день безъ лучей; Низко бѣлыя тучи ползли... Фортепьянныя гаммы и крики дѣтей Доносились ко мнѣ издали...

Осень вѣяла въ душу щемящей тоской, Сѣялъ дождь, и съ утра раздраженъ Цѣлый день, какъ въ чаду, проходилъ я больной, Вспоминая печально мой сонъ...

Ахъ, зачѣмъ онъ былъ сномъ, лишь обманчивымъ сномъ, И зачѣмъ наяву ты меня Снова, пошлая жизнь; обступила кругомъ Суетой и заботами дня?!.

-- 600000-

\* \*

Безпокойной душевною жаждой томимъ,
Я беречь моихъ силъ не умѣлъ;
Миѣ противенъ былъ будничный, мелкій удѣлъ,
И какъ свѣточъ, колеблемый вѣтромъ ночнымъ,
Я не жилъ,—я горѣлъ!
Иѣлый міръ порывался я мыслью обнять

Цѣлый міръ порывался я мыслью обнять, Цѣлый міръ порывался любить, Даже ночь я боялся забвенью отдать,

Чтобъ у жизни ея не отнять, Чтобъ двѣ жизни въ одну мнѣ вмѣстить! И летѣли безумные, знойные дни То за грудами книгъ, то въ разгарѣ страстей... Подъ удары враговъ и подъ клики друзей,

Какъ мгновенья, мелькали они. Для лобзаній я пѣсню мою прерываль, Для труда оставляль недопитый бокаль, И для душныхъ оградъ городскихъ Покидалъ я затишье родимыхъ полей, И бросался въ кипучее море скорбей

И тревогъ, и сомнѣній людскихъ!
И безсильная старость еще далека,
И еще не грозитъ мнѣ могильной плитой...
Отчего-жъ въ моемъ сердцѣ глухая тоска,
Отчего-жъ въ моихъ думахъ мертвящій застой,
Зной недуга въ очахъ, безнадежность въ груди?

Или жизнь я исчерпаль до дна,— И мнѣ нечего ждать отъ нея впереди? Гдѣ-жъ ты, вождь и пророкъ?.. О, приди И стряхни эту тяжесть удушья и сна!

Дай мнѣ жгучія муки принять, Брось меня на страданье, на смерть, на позоръ, Только-бъ полною грудью дышать,

Только-бъ вспыхнулъ отвагою взоръ!..
Только-бъ върить, во что-нибудь върить душой,
Только-бъ въ жизни опять для меня
Распахнулись затворы темницы глухой
Въ даль и блескъ лучезарнаго дня!..

\* \*

Бывають дни, когда надъ хмурою землей Сплошныя облака стоять, не пролетая, Туманной дымкою, какъ сѣрой пеленой, И рощи, и луга тоскливо одѣвая; Нѣтъ въ воздухѣ игры причудливыхъ лучей, Рельефы сглажены, оттѣнки мутно слиты, Даль какъ-то кажется и площе и тѣснѣй, И волны озера дремотою повиты.

И вдругъ какъ будто вздохъ раздастся и замретъ, И вътеръ налетитъ, порывистый и кръпкій,

И крылья мельницы со скрипомъ повернетъ, И броситъ пыль въ глаза, и заволнуетъ вѣтки... Разорванъ пологъ тучъ!.. Какимъ-то волшебствомъ Природа красками мгновенно расцвѣтилась, И въ вышинѣ, въ просвѣтъ, и блескомъ, и тепломъ Небесная лазурь, сверкая, заструилась... Такъ въ дни унынія и будничныхъ заботъ Порывомъ въ грудь пѣвца слетаетъ вдохновенье И озаряетъ міръ, и будитъ, и зоветъ,— Зоветъ идти во храмъ и совершить служенье. Разорванъ пологъ тучъ. Душа потрясена, И жизнь ужъ не томитъ безцвѣтной пустотою,— Нѣтъ, въ ней открылась мысль, блеснула глубина И вѣетъ истиной, добромъ и красотою!..

Сентябрь.

\* \*

Наше поколънье юности не знаетъ, Юность стала сказкой миновавшихъ летъ; Рано въ наши годы дума отравляетъ Первыхъ силъ размахъ и первыхъ чувствъ расцевтъ. Кто изъ насъ любилъ, весь міръ позабывая? Кто не отрекался отъ своихъ боговъ? Кто не падалъ духомъ, рабски унывая, Не бросаль щита передъ лицомъ враговъ? Чуть не съ колыбели сердцемъ мы дряхлѣемъ, Насъ томитъ безвърье, насъ грызетъ тоска... Даже пожелать мы страстно не умфемъ, Даже ненавидимъ мы исподтишка!.. О, проклятье сну, убившему въ насъ силы! Воздуха, простора, пламенныхъ ръчей, — Чтобы жить для жизни, а не для могилы, Встмъ біеньемъ нервовъ, встмъ огнемъ страстей!

О, проклятье стонамъ рабскаго безсилья! Мертвыхъ дней унынья послѣ не вернуть! Загоритесь взоры, развернитесь крылья, Закипи порывомъ трепетная грудь! Дружно за работу, на борьбу съ порокомъ, Сердце съ братскимъ сердцемъ и съ рукой рука, — Пусть никто не можетъ вымолвить съ упрекомъ: «Для чего я не жилъ въ прошлые вѣка!»..

A 4 30

\* \*

Нѣтъ, муза, не зови!.. Не увлекай мечтами, Не объщай вънка въ дали грядущихъ дней!.. Пфвецъ твой осужденъ, и жадными глазами Повсюду смерть следить за жертвою своей... Путь слишкомъ былъ тяжелъ... Сомнѣнья и тревоги На части рвали грудь... Усталый пилигримъ Не вынесъ всъхъ преградъ мучительной дороги, И гибнетъ, пораженъ недугомъ роковымъ... А жить такъ хочется!.. Страна моя родная, Когда-бъ хоть для тебя я могь еще пожить!.. Какъ я-бъ любилъ тебя, всю душу отдавая На то, чтобъ и другихъ учить тебя любить!.. Какъ пълъ бы я тебя! Съ какимъ неголованьемъ Громиль твоихъ враговъ!.. Твой песъ сторожевой, — Я-бъ жилъ одной тобой, дышалъ твоимъ дыханьемъ, Горель твоимъ стыдомъ, болель твоей тоской! Но-поздно!.. Смерть не ждеть... Какъ туча грозовая, Какъ вихрь несется смерть... Въ крови палящій жаръ, Въ бреду слабветъ мысль, безсильно угасая... Рази-жъ, скоръй рази, губительный ударъ!..

Августъ,

# 1885-ый годъ.

\* \*

Жалко стройныхъ кипарисовъ-Какъ они зазеленъли! Для чего, дитя, къ ихъ въткамъ Привязала ты качели? Не ломай душистыхъ вътокъ, Отнеси качель къ обрыву, На акацію густую И на пыльную оливу: Тамъ и море будетъ видно; Чуть доска твоя качнется, А оно тебѣ сквозь зелень Въ блескъ солнца засмъется, Съ бѣлымъ парусомъ въ туманѣ, Съ бѣлой чайкой, въ даль летящей, Съ бѣлой пѣною, каймою Вдоль по берегу лежащей.

Ницца.

\* \*

Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбинѣ. Весь облить серебромъ потонувшій въ туманѣ заливъ; Синихъ горъ полукругъ наклонился къ цвѣтущей долинѣ, И чуть дышетъ листва кипарисовъ, и пальмъ, и оливъ. Я ушелъ бы бродить,—и бродить, и дышать ароматомъ, Я-бъ на взморье ушелъ, гдѣ волна за волною шумитъ,

1885 . 99

Гдё спускается берегь кремнистымъ, сверкающимъ скатомъ, И жемчужная пѣна каменья его серебритъ;— Да не тянетъ меня красота этой чудной природы, Не зоветъ эта даль, не пьянитъ этотъ воздухъ морской, И какъ узникъ въ тюрьмѣ жаждетъ свѣта и жаждетъ свободы, Такъ я жажду отчизны, отчизны моей дорогой.

Ницца, 9 (21) января.

\* \*

Я пригляделся къ ней, къ нарядной красоте, Которой эта даль и этоть берегъ полны, И для меня они теперь уже не тъ, Чёмъ были, нёкогда, задумчивыя волны; Не тоть и длинный рядь синъющихъ холмовъ, И пальмъ развѣсистыхъ зубчатыя короны, И мраморъ пышныхъ виллъ, и пятна парусовъ, И вкругъ руинъ-плюща узоры и фестоны. Я больше не дивлюсь, я къ нимъ уже привыкъ; Но чуть въ груди моей замолкло восхищенье, — Природы снова сталъ понятенъ мнѣ языкъ, И снова жизни въ ней услышалъ я біенье: Я не спъшу теперь разглядывать ее, Какъ незнакомую красавицу при встръчъ, Но, словно другъ, въ ея вникаю бытіе И слушаю давно знакомыя мнъ ръчи,— Тъ ръчи, что слыхалъ на родинъ моей, Когда одинъ, съ ружьемъ, бывало въ полдень мглистый Бродиль въ болотахъ я, терялся средь полей, Иль лісомъ проходиль, по просікі тінистой.

Ментона.



\* \*

Закралась въ уголъ мой тайкомъ, Мои бумаги раскидала, Туть росчеркъ сдълала перомъ, Тамъ чей-то профиль набросала; Къ моимъ стихамъ чужой куплетъ Приписанъ бѣглою рукою, А бъдный, пышный мой букеть Ощипанъ будто саранчою!.. Разбой, грабежъ!.. Я не нашелъ На мѣстѣ ничего: все сбито; Какъ будто ливень здѣсь прошелъ Неудержимо и сердито; Открыты двери на балконъ, Газетный листь съ кровати свѣянъ... О, какъ ты нагло оскорбленъ, Мой мирный трудъ, и какъ осмъянъ! А только встрѣтимся, — сейчасъ Польются звонко извиненья: «Простите, — я была у васъ... Хотела книгу взять для чтенья... Да трудно что-то и читать: Жара... брожу почти безъ чувства... А вы къ себѣ?.. творить?.. мечтать?.. О, бѣдный труженикъ искусства!» И ждеть, склонивь лукавый взглядь, Грозы суроваго отвѣта,— А на груди еще дрожатъ Цвъты изъ моего букета!..

\* \*

Умерла моя муза!.. Недолго она Озаряла мои одинокіе дни; Облетъли цвъты, догоръли огни, Непроглядная ночь, какъ могила, темна!.. Тщетно въ сердит, уставшемъ отъ мукъ и тревогъ, Исцъляющихъ звуковъ я жадно ищу: Онъ растоптанъ и смять, мой душистый вѣнокъ, Я безъ пъсни борюсь и безъ пъсни грущу!.. А въ былые года сколько тайнъ и чудесъ Совершалось въ убогой каморкъ моей: Захочу-и сверкающій куполь небесь Надо мной развернется въ потокахъ лучей, И раскинется даль серебристыхъ озеръ, И блеснуть колоннады роскошныхъ дворцовъ, И подымуть въ лазурь свой зубчатый узоръ Снъговыя вершины гранитныхъ хребтовъ!... А теперь—я одинъ... Непріютно, темно Опуствышій мой уголь въ глаза мнв глядить; Словно черная птица, пугливо въ окно Непогодная полночь крылами стучить... Мраморъ пышныхъ дворцовъ разлетълся въ туманъ, Величавыя горы разсыпались въ прахъ-И истерзано сердце отъ скорби и ранъ. И безсильныя слезы сверкають въ очахъ!.. Умерла моя муза!.. Недолго она Озаряла мои одинокіе дни: Облетели цветы, догорели огни, Непроглядная ночь, какъ могила, темна!..

Mapmz.

\* \*

Это не пѣсни—это намеки;
Пѣсни не въ мочь мнѣ сложить:
Некогда мнѣ эти бѣглыя строки
Въ радугу красокъ рядить;
Мать умираеть,—дитя позабыто,
Въ рваныхъ лохмотьяхъ оно...
Лишь бы хоть какъ-нибудь было излито,
Чѣмъ многозвучное сердце полно!..

\* \*

О, неужели будетъ мигъ, Когда и эти дни страданья Я помяну, уже старикъ, Тепломъ въ часы воспоминанья, И, подъ тяжелой ношей дней, Согбенный надъ плитой могильной. Я пожалью и о ней, — Объ этой юности безсильной? Не можеть быть!.. Что мнъ дала Ея безцѣльная тревога? Къ какимъ итогамъ привела Меня пройденная дорога? Я развѣ жилъ?.. Не такъ живутъ! Я спаль, —и всв позорно спали... Что мы свершили, гдѣ нашъ трудъ? Какое слово мы сказали?... Нѣтъ, не зови ты насъ впередъ... Назадъ!.. Тамъ жизнь полнъй кипъла, Тамъ роковыхъ сомнѣній гнетъ Не отравлялъ святаго дела. Тамъ Петръ въ Клермонтъ говорилъ И жегъ огнемъ сердца народу, И на костеръ тамъ Гусъ всходилъ, И Телль боролся за свободу...

Тамъ страсть была, — не эта мгла
Унынья, страха и печали;
Тамъ даже темныя дѣла
Своимъ величьемъ поражали...
А мы?.. Ничтоженъ передъ ней,
Предъ этой древностью желѣзной,
Нашъ муравейникъ безполезный,
Нашъ міръ пигмеевъ, — не людей!..
Какъ душно въ немъ, какъ тѣсно въ немъ,
Какъ много силъ онъ убиваетъ,
Какимъ мучительнымъ стыдомъ
Порою сердце закипаетъ!..

### СТРАНИЧКА ПРОШЛАГО.

(Изъ одного письма).

Вчера, старинный хламъ отъ скуки разбирая, Я бѣгло перечелъ забытый мой дневникъ. О дѣтство свѣтлое, о юность золотая, Какъ показался свѣжъ мнѣ чудный вашъ языкъ! Толпою поднялись знакомыя видѣнья И изъ поблекшихъ строкъ отрывочныхъ листовъ Повѣяли мнѣ вновь былыя впечатлѣнья, Раздался вновь аккордъ замолкшихъ голосовъ.

Я вспомнилъ и о васъ. Мы цѣлыми годами
Теперь не видимся: у васъ своя семья,—
А я,—я, какъ челнокъ, подхваченный волнами,
Судьбою занесенъ въ далекіе края;
Скитаюсь здѣсь и тамъ, безстрастно наблюдаю,
Брожу у чуждыхъ скалъ, внемлю чужимъ волнамъ
И тихой грезою порою улетаю
Подъ сѣнь родныхъ лѣсовъ, къ покинутымъ полямъ.

Но что бы ни было, а я надъюсь свято, Что счастье, наконецъ, столкнетъ насъ съ вами вновь. Вы такъ мнѣ дороги! Я отдалъ вамъ когда-то Впервые грудь мою согрѣвшую любовь... Въ тотъ годъ у васъ въ семьъ я лъто проводилъ. Вы, только что простясь со школьною скамьею, Дышали свёжестью нерасточенныхъ силъ, Весельемъ юности и нѣжной красотою. Свёть, этоть душный свёть, съ тоской его баловъ, Съ моралью узкою и черствостью холодной, Не наложиль еще стѣсняющихъ оковъ На вашь душевный міръ, безпечный и свободный. Вы были веселы-безъ злости, хороши-Безъ вычурныхъ прикрасъ и милы-безъ кокетства; Поэзія едва проснувшейся души Соединялась въ васъ съ неведениемъ детства; Но и тогда вашъ взглядъ неръдко поражалъ Въ минуты тихихъ думъ своею глубиною, А я-ребенкомъ быль и тщательно искалъ Хоть признака усовъ надъ верхнею губою. Я жаждаль ихъ для вась!.. О, какъ я васъ любилъ, Какъ я завидовалъ мучительно и больно Всѣмъ, кто на васъ смотрѣлъ, кто съ вами говорилъ, И съ къмъ встръчались вы иль вольно, иль невольно! Мнѣ живо помнится вашъ голосъ, смѣхъ грудной, Блескъ голубыхъ очей, ръсницами прикрытый, Румянецъ нѣжныхъ щекъ и блѣдно-золотой Пльнительный загарь, поверхь его разлитый... Какъ много я о нихъ элегій написаль! Какъ много пышныхъ липъ въ аллеяхъ полутемныхъ Безъ сожальнія ножемъ я истерзаль, Вашъ вензель выводя въ приливъ грезъ влюбленныхъ! Но мысль-признаться вамъ иль робко поднести Плоды моихъ нѣмыхъ и тайныхъ вдохновеній,-Тогда и въ голову не смѣла мнѣ придти,---Такъ нервшителенъ и скроменъ былъ мой геній... Въ тѣ дни охотнѣе о смерти я мечталъ,

Но тщетно вдоль ручья я омутовъ искалъ:— Вездѣ каменья дна въ немъ явственно сквозили, А въ лѣтнія жары онъ такъ пересыхалъ, Что даже куры вбродъ его переходили...

А то иные сны мнѣ грезились порой:
Какъ будто ночь вокругъ... угрюмо вѣтеръ злится...
Нашъ домъ безмолвно спить, окутанъ темнотой...
Все глухо, все мертво,—и только мнѣ не спится.
Вдругъ голоса, шаги... Все ближе... Въ дверъ стучатъ...
Дымятся факелы... ножи въ рукахъ сверкаютъ...
Всѣ въ маскахъ бархатныхъ, всѣ шпорами гремятъ,
И вотъ ужъ ворвались, - разятъ и убиваютъ!..
Ихъ атаманъ, грозя желѣзною рукой,
Схватилъ васъ за косу и «демонски» смѣется...
Но... «о моя любовь! онъ здѣсь, защитникъ твой!»
Ударъ... еще ударъ,—и врагъ ужъ не проснется!
Потомъ... Но вамъ самимъ не трудно угадать
Всѣхъ этихъ ужасовъ счастливую развязку...
Кто избѣжалъ изъ насъ страстишки превращать
Порой свою судьбу въ трагическую сказку?..

Однако, день за днемъ спокойно уходилъ,
А подвига свершить мнѣ все не удавалось...
Ужъ августъ наступилъ и тихо золотилъ
Поля, и садъ, и лѣсъ... Печально обнажалась
Густая глушь его. Короче стали дни,
По зорямъ надъ ручьемъ туманы колыхались,
И падающихъ звѣздъ мгновенные огни
Все чаще въ небесахъ, какъ искры, загорались...
Угрюмая пора! Она вдвойнѣ тяжка
Тому, кому грозятъ, какъ тѣсныя вериги,
Въ бездушномъ городѣ вседневная тоска
И школьной мудростью напичканныя книги.
Однажды, — это былъ безцвѣтный, мутный день, —
Я по саду бродилъ. Вдругъ предо мной мелькнула
Полувоздушная, знакомая мнѣ тѣнь,

И въ смутномъ сумракѣ бесѣдки потонула...
То были вы,—да, вы!.. Я сразу васъ узналъ...
Васъ ждали... Въ шопотѣ привѣта разгадалъ
Я скоро молодой, пѣвучій басъ сосѣда...
Потомъ опять вашъ смѣхъ... Онг обнялъ васъ рукой...
Вотъ поцѣлуй звучитъ, за нимъ во-слѣдъ другой,—
И тихо полилась влюбленная бесѣда...

О, върьте, — я ея подслушать не хотъль! Но я быль такъ смущень, что въ этотъ мигъ проклятый Не только двигаться, — но и дышать не смѣлъ, Безмолвнымъ ужасомъ и горестью объятый. Онг грустно говорилъ, что въ шумъ городскомъ Вы позабудете его простыя ръчи И въ этомъ уголкъ, уютномъ и нъмомъ, По теплымъ вечерамъ условленныя встрвчи; Что вы-красавица, что впереди васъ ждутъ Толпы поклонниковъ и сотни наслажденій, — А онъ-бѣднякъ-студентъ! Его дорога-трудъ, Его судьба-нужда, да тяжкій кресть лишеній... Вы въ верности клялись, онъ снова возражалъ, Потомъ надъ чемъ-то вдругъ вы оба разсменлись, Потомъ онъ обняль васъ, опять поцеловалъ, Промолвиль вамь «прости», вздохнуль,—и вы разстались...

Какъ этотъ страшный день тогда я дотянуль—
Не помню... Кажется, я наглупиль не мало...
Въ ушахъ моихъ стоялъ какой-то смутный гулъ,
А сердце отъ тоски, какъ птица, трепетало.
Я плакалъ, проклиналъ, хотълъ его убить,
Потомъ себя убить, а вамъ письмо оставить,
Въ которомъ я-бъ молилъ «простить и позабыть»,
И подавалъ совътъ «не лгать и не лукавить».
И весь нелъпый вздоръ романовъ прежнихъ дней,
Смъшавшись съ искреннимъ, вдругъ вспыхнувшимъ, страданьемъ
Забушевалъ въ груди обиженной моей
И пищу далъ мольбамъ, упрекамъ и стенаньямъ...

За чаемъ, вечеромъ, мы встрѣтились. На васъ, Пунцовый отъ стыда, я долго не рѣшался Поднять заплаканныхъ и покраснѣвшихъ глазъ, Потомъ взглянулъ на мигъ,—и громко разрыдался... Пошли разспросы, шумъ: «не боленъ ли?» «о чемъ?» Вы съ милой ласкою воды мнѣ предлагали,— Я успокоился, затихнулъ,—и потомъ Мой взрывъ всѣ нервности согласно приписали. Я имъ не возражалъ,—но долго я не могъ Спокойно видѣть васъ, тоскуя втихомолку... Къ несчастью, въ будущемъ суровый вашъ урокъ Принесъ душѣ моей не очень много толку, Но—это въ сторону...

Вотъ мой простой разсказъ. Я быль бы радъ, когда-бъ повѣялъ онъ на васъ Отрадой прошлаго...

Ницца.

\* \*

«За что?»—съ безмолвною тоскою Меня спросилъ твой кроткій взоръ, Когда внезапно надъ тобою Постыдной грянулъ клеветою Враговъ суровый приговоръ. За то, что жизни ихъ оковы Съ себя ты сбросила, кляня; За то, за что не любятъ совы Сіянья радостнаго дня, За то, что ты съ душою чистой Живешь межъ мертвыхъ и слѣпцовъ За то, что ты цвѣтокъ душистый Въ вѣнкѣ искусственныхъ цвѣтовъ!...

#### отрывокъ.

(Изъ письма къ М. В. Ватсонъ).

Пишу вамъ изъ глуши украинскихъ полей,
Гдѣ дни такъ солнечны, а зори такъ румяны,
Гдѣ въ воздухѣ стоятъ напѣвы кобзарей
И рѣютъ призраки Вакулы и Оксаны;
Гдѣ въ берегъ шумно бьетъ днѣпровская волна,
А съ кіевскихъ холмовъ и изъ церковныхъ сводовъ
Еще глядитъ на васъ сѣдая старина
Казацкой вольности, пирушекъ и походовъ.

Я много странствоваль... Я видёль, какъ закать Румянить снѣжныхъ Альпъ воздушныя вершины, Какъ мирныя стада со склоновъ ихъ спѣшатъ Вернуться на ночлегь въ цвѣтущія долины; Вокругъ меня кипълъ шумливый карнавалъ, Все унося въ потокъ безумнаго веселья, И реву Терека пугливо я внималъ, Затерянный въ ствнахъ Дарьяльского ущелья. — Но то, чемъ я теперь въ деревне окруженъ, Мнѣ ново, добрый другъ... Въ глуши я не скучаю, Напротивъ, - я влюбленъ, какъ юноша влюбленъ, Въ свободу и покой, и сладко отдыхаю. О, если-бъ вы могли изъ моего окна Взглянуть туда, въ поля, въ разбъть ихъ безграничный, Какая зависть бы вамъ сердце сжать должна, Какъ стало-бъ холодно вамъ въ суетъ столичной! Вашъ Петербургъ-онъ былъ недавно и моимъ-Въ лии позлней осени почти невыносимъ: Какая-то тоска незримо въ немъ разлита, — Тупая, мертвая, гнетущая тоска... А этоть мелкій дождь, идущій какъ изъ сита, А эти низкія на небъ облака?!

Здёсь осень чудная: лёса еще хранятъ Уже поблекнувшій, но пышный свой нарядъ; Дни ясны, небеса прозрачны и глубоки; Природа такъ свётла, что вамъ ея не жаль, И, кажется, вокругъ не воздухъ, а хрусталь, И рёзвый утренникъ чуть колетъ ваши щеки... Какъ весело бродить подъ сводами аллей!.. Чу! рёзкій крикъ... Гляжу: въ лазури утопая, Несется надо мной бёльющая стая

Ширококрылыхъ журавлей;
Высоко поднялся къ скользящимъ облакамъ,
Мелькая въ вышинѣ, ихъ треугольникъ стройный...
— Снесите мой привѣтъ полуденнымъ волнамъ!
Я помню—я любилъ ихъ ропотъ безпокойный...

Село Носковцы.

Октябрь.

-1688

\* \*

Не принесеть, дитя, покоя и забвенья
Моя любовь душё проснувшейся твоей;
Тяжелый трудь, нужда и горькія лишенья,—
Воть что насъ ждеть въ дали грядущихъ нашихъ дней!
Какъ сладкій чадь, какъ сонъ обманчиво-прекрасный,
Развёю я твой міръ невёдёнья и грезъ,
И мысль твою зажгу моей печалью страстной,
И жизнь твою умчу навстрёчу бурь и грозъ!
Изъ сада, гдё вчера подъ липою душистой
Нашъ первый поцёлуй раздался въ тишинё,
Когда румяный день, и кроткій, и лучистый,
Гасъ на обрывкахъ тучъ въ небесной вышинё,
Изъ теплаго гнёзда, отъ близкихъ и любимыхъ,

Оть мирной праздности, оть солнца и цвѣтовъ, Зову тебя для жертвъ и мукъ невыносимыхъ Въ ряды истерзанныхъ, озлобленныхъ борцовъ, Зову тебя на путь тревоги и ненастья, Гдѣ мѣры нѣтъ труду и счета нѣтъ врагамъ!.. Тупого, сытаго, безсмысленнаго счастья Не принесу я въ даръ сложить къ твоимъ ногамъ. Но если счастье—знать, что другъ твой не измѣнитъ Завѣтамъ совѣсти и родинѣ своей, Что выше красоты въ тебѣ онъ душу цѣнитъ, Ея отзывчивость къ страданіямъ людей, — Тогда въ моей груди нѣтъ за тебя тревоги, Дай руку мнѣ, дитя, и прочь минутный страхъ; Мы будемъ счастливы, —такъ счастливы, какъ боги На недоступныхъ небесахъ!...

Декабрь.



# 1886-ой годъ.

### мать.

Тяжелое дътство мнъ пало на долю: Изъ прихоти взятый чужою семьей, По темнымъ угламъ я наплакался вволю, Извъдавъ всю тяжесть подачки людской. Меня окружало довольство... Лишеній Не зналъ я, зато и любви я не зналъ, И въ тихія ночи отрадныхъ моленій Никто надъ кроваткой моей не шепталъ. Я росъ одиноко, я росъ позабытымъ. Пугливымъ ребенкомъ, — угрюмый, больной, Съ умомъ, не по-дътски печалью развитымъ И съ чуткой, бользненно-чуткой душой; И стали слетать ко мнѣ свѣтлыя грезы, И стали мнѣ дивныя рѣчи шептать, И дътскія слезы, безвинныя слезы, Съ рѣсницъ моихъ тихо крылами свѣвать!..

Ночь... Въ комнатѣ душно... Сквозь шторы струится Таинственный свѣть серебристой луны... Я глубже стараюсь въ подушки зарыться, А сны надо мной ужъ, завѣтные сны!.. Чу! Шорохъ шаговъ и шумящаго платья... Несмѣлые звуки слышнѣй и слышнѣй... Вотъ нѣжное «здравствуй», и чьи-то объятья Кольцомъ обвилися вкругъ шеи моей!..

«Ты здёсь, ты со мной, о моя дорогая, О. милая мама!.. Ты снова пришла... Какіе-жъ дары изъ далекаго рая Ты бъдному сыну съ собой принесла? Какъ въ прошлыя ночи, взяла-ль ты съ собою Съ луговъ его яркихъ, какъ день, мотыльковъ, Изъ рѣкъ его рыбокъ съ цвѣтной чешуею, Изъ темныхъ садовъ-ароматныхъ плодовъ? Споеть ли ты райскія пѣсни мнѣ снова, Разскажешь ли снова, какъ въ блескѣ лучей И въ синихъ струяхъ оиміама святаго Тамъ носятся тени безгрешныхъ людей? Какъ ангелы въ полночь на землю слетаютъ И бродять вокругь поселеній людскихъ, И чистыя слезы молитвъ собираютъ И нижуть жемчужныя нити изъ нихъ?... Сегодня, родная, я стою награды, Сегодня... о, какъ ненавижу я ихъ,-Опять они сердце мое безъ пощады Измучили злобой упрековъ своихъ... Скоръй же, скоръй!..»

И подъ тихія ласки Обвѣянъ блаженствомъ нахлынувшихъ грезъ, Я сладко смыкалъ утомленные глазки, Прильнувши къ подушкѣ, намокшей отъ слезъ!..

# весной.

Опять меня томить знакомая печаль, Опять меня зоветь съ неотразимой властью Нарядная весна въ заманчивую даль, Къ безвёстнымъ берегамъ, къ невёдомому счастью...

Волшебница, молчи!.. Куда еще спѣшить, Чего еще искать?.. Предъ бурей испытаній Изжита жизнь до дна! Назадъ не воротить Заносчивыхъ надеждъ и дътскихъ упованій! Въ минувшіе года я въриль въ твой призывъ, Я отдавался весь твоимъ безумнымъ чарамъ... Какъ гордъ я былъ тогда, какъ былъ нетерпъливъ, Какъ слѣпо подставлялъ я грудь мою ударамъ! Я, какъ Икаръ, мечталъ о ясныхъ небесахъ!.. Напрасныя мечты!.. Неопытныя крылья Сломились въ вышинъ, и я упаль во прахъ, Съ сознаніемъ стыда, печали и безсилья! Довольно!.. Догорай неслышно, день за днемъ, Надломленная жизнь! Тяжелою цёною Лостался опыть мнв! За яркимъ мотылькомъ Не брошусь я теперь, не увлекусь мечтою! Пускай вѣнки побѣдъ другихъ къ себѣ влекутъ, Тъхъ, кто еще кипитъ отвагою орлиной, А мн хватило-бъ силъ на мой завътный трудъ, На незамътный трудъ, упорный, муравьиный!..

10 Mapma.

### олафъ и эстрильда.

I.

—«Кто онъ», —молвилъ Гаральдъ, — «тотъ пѣвецъ-чародѣй, Тотъ избранникъ, отмѣченный Божьимъ перстомъ, Чъи напѣвы звучатъ по отчизнѣ моей, Зажигая сердца непонятнымъ огнемъ? 114 ... 1886

Ихъ поетъ поселянинъ, трудясь за сохой, И поетъ ихъ рыбакъ, выплывая въ заливъ, • Бѣлый парусъ надъ лономъ волны голубой Горделиво навстрѣчу зарѣ распустивъ; Я слыхалъ ихъ подъ грохотъ желѣзныхъ мечей, На кровавыхъ поляхъ, въ безпощадномъ бою, Я внималъ имъ въ лѣсу, у бивачныхъ огней, Торжествуя съ дружиной побѣду мою; — И хочу я услышать ихъ въ замкѣ моемъ!.. Призовите-жъ пѣвца!.. Пустъ, спокоенъ и смѣлъ, Онъ споетъ предо мной, предъ своимъ королемъ, То, что съ дивною силой народу онъ пѣлъ!..»

#### II.

Льють хрустальныя люстры потоки лучей, Шелкъ, алмазы и бархатъ блистаютъ кругомъ, И Гаральдъ, окруженный толпою гостей, Возседаеть на троне своемъ золотомъ... Распахнулась завъса, —и вводять пъвца: Онъ въ крестьянскомъ нарядъ и съ лютней въ рукахъ; Выотся кудри вокругъ молодого лица, Пышеть знойный загарь на румяныхъ щекахъ... Поклонился пъвецъ королю и гостямъ, Оглядълся кругомъ, — и смутился душой: Слышить юный Олафъ, - пробъжаль по рядамъ Тихій смѣхъ, словно моря далекій прибой; Видить юный Олафъ: сотни чуждыхъ очей На него любопытно и зорко глядять... Льють хрустальныя люстры потоки лучей, Шелкъ, алмазы и бархатъ повсюду горятъ...

### III.

И взглянуль онъ впередъ, — оглушенъ, ослѣпленъ И испуганъ богатствомъ, разлитымъ кругомъ...

Боже, что съ нимъ такое?.. То явь, или сонъ? Кто тамъ рядомъ, на тронѣ, съ его королемъ? То Эстрильда—краса, королевская дочь... Ярче вешнихъ небесъ на Эстрильдѣ нарядъ... И не въ силахъ волненья Олафъ превозмочь, И не въ силахъ отвесть очарованный взглядъ. Какъ зеленая ель въ заповѣдныхъ лѣсахъ, Молодая царевна гибка и стройна; Какъ сверкающій сиѣгъ на Норвежскихъ горахъ, Молодая царевна печально-блѣдна. По плечамъ разметались душистой волной Золотистыя кольца упрямыхъ кудрей, И, какъ море темно передъ близкой грозой,— Такъ темна глубина ея синихъ очей...

### IV.

Не смѣются они надъ смущеннымъ пѣвцомъ; --Нътъ, они говорятъ: я грустна... я больна... Ахъ, зажги мое скорбное сердце огнемъ, Разбуди мое скорбное сердце отъ сна! Что мнъ роскошь дворца? Что мнъ пышный нарядъ? Что мнъ льстивыя рычи корыстныхъ рабовъ? Я хотела бы въ лесъ, где деревья шумять, Я хотела-бъ въ поля, на коверъ изъ цветовъ!.. Позабытая встми, свободна, одна, — Убъжать я хотъла-бъ на берегъ морской, Чтобъ послушать, какъ дышеть въ туманѣ волна И какъ вътеръ, ласкаясь, играетъ съ волной... Ненавистенъ и тяжекъ мнъ царскій вънецъ,— Ненавистнъй тюрьмы и тяжеле цъпей!.. Исцёли-жъ мое бъдное сердце, пъвецъ, Исцъли его сладкою пъсней своей!..

### V.

И ударилъ Олафъ по струнамъ, — и запълъ, — Такъ запълъ, какъ донынъ еще не пъвалъ: Юный голосъ слезами печали звенѣлъ, Зноемъ страсти и нѣгой желаній дрожаль. Пъль о солнив Олафъ и о ясной веснъ, О манящихъ улыбкахъ и нѣжныхъ очахъ; Паль о томъ, какъ въ весеннюю ночь, при луна, Пляшуть эльфы, ръзвясь на душистыхъ цвътахъ; Пёль о громкихъ дёяньяхъ могучихъ вождей, Пёль о славныхъ сраженьяхъ и ранахъ бойцовъ, О печали ихъ женъ, о любви матерей, О смятеньи и страхѣ сраженныхъ враговъ,-И была его пѣснь, словно буря, дика, Словно буря ночная въ родимыхъ горахъ, — И была его пъснь какъ молитва сладка, Какъ молитва на дътскихъ, невинныхъ устахъ!.. 

## VI.

Не вернется Олафъ. Какъ въ былые года,
Изъ конца и въ конецъ по отчизнѣ своей
Не пройдетъ онъ опять никогда, никогда,
Не вернется Олафъ изъ-за чуждыхъ морей...
Не звучать его пѣснѣ ни въ царскомъ дворцѣ,
Ни въ рыбачьемъ челнѣ, ни въ углу бѣдняка...
Плачь, родная страна, объ угасшемъ пѣвцѣ!
Погубили Олафа любовь и тоска!..
Тамъ, гдѣ жгучее солнце на море песковъ
Съ раскаленныхъ небесъ безпощадно глядитъ,
Тамъ, гдѣ пальмы качаютъ короны листовъ

И гремучій ручей по корнямъ ихъ бѣжитъ,— Тамъ навѣки зарытъ нашъ родной соловей, Тамъ навѣки затмилась Олафа звѣзда. Плачь, родная страна! Изъ-за чуждыхъ морей Не вернется Олафъ—никогда, никогда!—

#### жизнь.

Мѣняя каждый мигъ свой образъ прихотливый, Капризна, какъ дитя, и призрачна, какъ дымъ, Кипитъ повсюду жизнь въ тревогѣ суетливой, Великое смѣшавъ съ ничтожнымъ и смѣшнымъ.

Какой нестройный гуль и какъ пестра картина! Здёсь — поцёлуй любви, а тамь — ударь ножемь; Здёсь нагло прозвенёль бубенчикъ арлекина, А тамъ идеть пророкъ, согбенный подъ крестомъ.

Гдѣ солнце, тамъ и тѣнь! Гдѣ слезы и молитвы, Тамъ и голодный стонъ мятежной нищеты; Вчера здѣсь былъ разгаръ кровопролитной битвы, А завтра—расцвѣтутъ душистые цвѣты. ¬

Вотъ чудный перлъ въ грязи, растоптанный толпою, А вотъ душистый плодъ, подточенный червемъ; Сейчасъ ты былъ герой, гордящійся собою, Теперь—ты блёдный трусъ, подавленный стыдомъ!

Вотъ жизнь, воть этотъ сфинксъ! Законъ ея—мгновенье, И нѣтъ среди людей такого мудреца, Кто-бъ могъ сказать толиѣ—куда ея движенье, Кто могъ бы уловить черты ея лица.

То вся она—печаль, то вся она—приманка, То все въ ней—блескъ и свътъ, то все—позоръ и тьма; Жизнь—это серафимъ и пьяная вакханка, Жизнь—это океанъ и тъсная тюрьма!





RIHAMORTON RY CONCHESSION AND AND

# 1878-ой годъ.

\* \*

О, если тамъ, за тайной гроба, Есть мірь прекрасный и святой, Гдѣ спитъ завистливая злоба, Гдѣ вѣчно царствуетъ покой, Гдѣ умъ не возмутятъ сомнѣнья, Гдѣ не изноетъ грудь въ борьбѣ,— Творецъ, услышь мои моленья И призови меня къ себѣ!

Мнѣ душенъ этотъ міръ разврата Съ его блестящей мишурой! Здѣсь братъ рыдающаго брата Готовъ убить своей рукой; Здѣсь спятъ высокіе порывы Свободы, правды и любви, Здѣсь ненасытный богъ наживы Свои воздвигнулъ алтари.

Душа полна иныхъ стремленій, Она любви и мира ждеть, — Борьба и тайный ядъ сомнѣній Ее терзаеть и гнететь. Она напрасно молить свѣта Съ нѣмой и жгучею тоской, Глухая полночь безъ разсвѣта Царитъ всесильно надъ землей.

Въ крови и мракъ утопая, Ничтожный сынъ толпы людской На дверь утраченнаго рая Глядить съ насмъшкой и хулой. И тѣхъ, кого зовутъ стремленья Къ святой, духовной красотѣ— Клеймитъ печатью отверженья И распинаетъ на крестѣ.

\* \*

Ты уймись, кручинушка, смолкните страданія,— Не вернуть погибшаго жгучею слезой, И замреть безъ отзыва крикъ негодованія, Крикъ, изъ сердца вырванный злобою людской.

Не поймуть счастливые горя и мученія, Не спасуть упавшаго братскою рукой, И насмѣшкой ѣдкою злобнаго презрѣнія Заклеймять разбитаго жизненной грозой.

А кругомъ надвинулась ноченька глубокая, Безъ просвётовъ счастія, безъ огня любви, И желёзнымъ пологомъ эта мгла жестокая Давитъ силы гордыя и мечты мои.

\* \*

Блещутъ струйки золотыя, Озаренныя луной; Льются пѣсни удалыя Надъ поверхностью рѣчной. Чистый теноръ запѣваетъ «Какъ на Волгѣ на рѣкѣ», И припѣвы повторяетъ Отголосокъ вдалекѣ. А кругомъ царитъ молчанье, И блестящей полосой Золотой зари сіянье Догораетъ за рѣкой.

# 1879-ый годъ.

#### въ альвомъ.

Когда въ минуты вдохновенья Твой свътлый образъ предо мной Встаеть, какъ чудное видѣнье, Какъ сонъ, навъянный мечтой, И сквозь туманъ его окраски Я жаднымъ взоромъ узнаю Твои задумчивые глазки И слышу тихое «люблю», -Я въ этотъ мигъ позабываю, Что я мечтою увлеченъ, За счастье призракъ принимаю, За правду принимаю сонъ. Нѣть и слѣда тоски и муки; Восторгь и жизнь кипятъ въ груди, И льются, не смолкая, звуки Горячей пѣснею любви. И грустно мнѣ, когда видѣнье Утонетъ въ сумракъ ночномъ, И снова желчь и раздраженье Звучать въ стихѣ моемъ больномъ. Ядъ тайныхъ думъ и злыхъ сомнъній Опять въ груди кипить сильнъй, И мрачныхъ пѣсенъ мрачный геній Владъетъ лирою моей.

Я заглушиль мои мученья, Разбиль надеждь безумный рой И вырваль съ мукой сожальнья Твой образъ изъ груди больной.

Прощай,— мы съ этихъ поръ чужіе, И если встанутъ предъ тобой Былого призраки святые,— Зови ихъ бредомъ и мечтой...

Гони ихъ прочь!—не то, быть можетъ, Проснется стыдъ въ душъ твоей, И грудь раскаянье загложетъ, И слезы хлынутъ изъ очей.



1

Пока свѣжо и гибко тѣло, И, какъ гранитъ, тверда рука, Не страшно никакое дѣло Для силача и смѣльчака. Невзгодъ и бурь онъ не боится, Смѣясь, идетъ на смертный бой, И не нужда къ нему стучится, А радость, счастье и покой.

2.

Въ здоровомъ тѣлѣ—духъ здоровый, Здоровый духомъ—не падетъ Въ борьбѣ съ невзгодою суровой Подъ игомъ горя и заботъ; И разогнавъ трудомъ ненастье, Развѣявъ съ боя мракъ ночной, Онъ ускользающее счастье Возьметъ добычей боевой...



#### изъ пъсенъ лювви.

Не гордымъ юношей съ безоблачнымъ челомъ, Съ избыткомъ силъ въ груди и пламенной душою, — Ты встрѣтила меня озлобленнымъ бойцомъ, Усталымъ путникомъ подъ жизненной грозою. Не торопись же мнѣ любовь свою отдать, Не наряжай меня въ цвѣты твоихъ мечтаній, — Подумай, въ силахъ ли ты безъ конца прощать, Не испугаешься-ль грядущихъ испытаній?

Дитя мое, — вѣдь ты еще почти дитя, —
Твой смѣхъ такъ серебристъ и взоръ такъ чудно ясенъ, —
Дитя мое, ты въ міръ глядишь еще шутя,
И міръ въ очахъ твоихъ и свѣтелъ, и прекрасенъ,
А я, — я трупъ давно... я рано жизнь узналъ,
Я началъ сердцемъ жить едва не съ колыбели,
Я дерзко рвался въ высь, гдѣ свѣтитъ идеалъ, —
И я усталъ... усталъ... и крылья одряхлѣли.

Моя любовь къ тебѣ—даръ нищаго душой, Моя любовь полна отравою сомнѣнья; И улыбаюсь я на взглядъ твой, какъ больной, Сознавъ, что смерть близка,—на рѣчи ободренья. Позволь же мнѣ уйти, не поднимая глазъ На чистый образъ твой, стоящій предо мною,— Мнѣ стыдно заплатить за царственный алмазъ Стекломъ, оправленнымъ дешевой мишурою!...

#### ВЪ АЛЬБОМЪ.

Непрошенный стучусь я въ вашъ альбомъ, Какъ странникъ, на пути застигнутый грозою, Стучитъ въ чужую дверь, подъ вьюгой и дождемъ, Окоченѣлою отъ холода рукою: «Пустите», — молитъ онъ, — «не прогоняйте прочь! Я долго честно шелъ къ своей завѣтной цѣли, — Но грозенъ черный лѣсъ въ разгнѣванную ночь. Суровъ и страшенъ путь, — и силы ослабѣли»...

Услышать ли его? Отворится-ль предъ нимъ Входъ въ домъ, иль онъ прождеть до свёта за оградой? И какъ отворится: съ участьемъ ли живымъ, Иль съ тайною, холодною досадой? И оглядёвъ его оборванный нарядъ, — Слёдъ тяжкихъ бурь и раннихъ испытаній, — Не бросять ли ему обидный взглядъ Сомнёнья въ святости его желаній?

(Памяти Н. М. Д.).

Во блаженномъ успеніи-вѣчный покой..

I.

Спи спокойно, моя дорогая:
Только въ смерти— желанный покой,
Только въ смерти— рѣсница густая
Не блеснеть безнадежной слезой;
Только тамъ не коснется сомнѣнье
Милой, русой головки твоей;
Только тамъ ни тревогъ, ни волненья,
Ни раздумья безсонныхъ ночей!..

#### II.

Бѣлый гробъ твой закиданъ землею, Бѣлый крестъ водруженъ надъ тобой... Освященъ онъ сердечной мольбою, Окропленъ задушевной слезой! Я давно такъ не плакалъ... Казалось, Что въ груди, утомленной тоской, Все святое опять просыпалось, Чтобъ безумно рыдать надъ тобой!..

# III.

Воть вернется весна, — и съ весною Дальній гость — соловей прилетить, И въ безмолвную ночь надъ тобою Серебристая пѣснь зазвенить; И зеленая липа, внимая Чуднымъ звукамъ, — замретъ надъ тобой... Спи-жъ спокойно, моя дорогая: Только въ смерти желанный покой.

Оконченъ скучный путь. Отъ мудрости различной Освободились мы, хоть не на долгій срокъ. Вдали отъ скучныхъ стѣнъ гимназіи столичной Покой нашъ не смутитъ докучливый звонокъ.

Мы разбредемся всѣ—до новаго свиданья; Надежды свѣтлыя кипятъ у насъ въ груди. Мы полны юныхъ силъ, п грезъ, и упованья, И призракъ счастія манитъ насъ впереди.

Мы въ будущность глядимъ безъ грусти и тревоги, Въ нѣмую даль идемъ увѣренной стопой, И будемъ все идти, пока шипы дороги Насъ не измучаютъ сомнѣньемъ и тоской.

Когда-жъ въ груди у насъ заговорять проклятья На жизнь, разбитую безжалостной судьбой, Мы вспомнимъ, можетъ быть, что всѣ мы были братья, Что всѣ мы выросли подъ кровлею одной,

Что въ мірѣ есть еще для насъ душа родная, Что связывають насъ преданія однѣ... И вспыхнеть на очахъ у насъ слеза святая, Какъ дань минувшимъ снамъ и свѣтлой старинѣ.



1879

# по слъдамъ дюгена.

Я зажегь свой фонарь. Огонькомъ золотымъ
Онъ во мглѣ загорѣлся глубокой.
И по свѣту бродить я отправился съ нимъ
То тропой, то дорогой широкой.
Я вездѣ побываль—у подножья божковъ
И любимцевъ прогресса и вѣка.
И подъ кровлей забытыхъ, презрѣнныхъ рабовъ,—
Я повсюду искалъ человъка.

Безпредёльная, грозная мгла надъ землей Простирала могильныя сёни, И во мглё окровавленной, страшной толпой Шевелились и двигались тёни: Исхудалыя, блёдныя, въ тяжкихъ цёпяхъ Шли онё трудовою дорогой И тельцовъ золотыхъ на усталыхъ рукахъ Проносили съ тоской и тревогой.

Если двое столкнутся—безжалостный бой Начинають безумные братья...
Льется кровь, разливаясь широкой волной, И гремять надъ толною проклятья; И напрасно безумцевъ разнять я хотѣлъ, Говоря имъ о правдѣ и Богѣ: Этотъ бой безпощадный повсюду кипѣлъ На тернистой житейской дорогѣ! И съ улыбкой, исполненной злобы глухой, Съ высоты своего пьедестала Безпредѣльно царилъ надъ развратной толной Гордый призракъ слѣпого Ваала.

Гдё же люди? Тоскующій взоръ не встрёчаль Ни любви безкорыстной, ни ласки; Только стонъ надъ землей утомленной стояль, Да съ безумнымъ весельемъ повсюду звучаль Дикій грохотъ вакхической пляски. Гдё же жизнь? Неужели мы жизнью зовемъ Этотъ мракъ безъ лучей идеала?.. И ушелъ я поспёшно съ моимъ фонаремъ Изъ мятежнаго царства Ваала.

Я хотѣлъ отдохнуть на просторѣ полей Отъ безплодныхъ и долгихъ исканій, Отъ разврата и злобы погибшихъ людей, Отъ жестокой борьбы и рыданій. Предо мной разстилалась туманная даль... Ночь повсюду безмолвно дремала, И подруга раздумья—нѣмая печаль На душѣ словно камень лежала.

Грустно, грустно кругомъ. Никого — кто бы могъ Облегчить накипѣвшую муку, Кто-бъ въ неравной борьбѣ мнѣ участьемъ помогъ, Протянулъ бы по-дружески руку... Люди-братья! Когда же окончится бой У подножья престола Ваала И блеснетъ въ небесахъ надъ усталой землей Золотая заря идеала?

### ДВА ГОРЯ.

(Отрывокъ).

I.

«Взгляни, какъ спокойно уснула она: На щечкахъ-румянецъ играетъ, Въ чертахъ-не борьба роковая видна, Но тихое счастье сіяеть; Улыбка на сжатыя губы легла, Разсыпаны кудри волнами, Опущены вѣки, и мраморъ чела Увить полевыми цвътами... Вокругъ погребальное пѣнье звучить, Вокругъ раздаются рыданья, И только она безмятежно лежить: Ей чужды тоска и страданья... Душа ея тамъ, гдѣ любовь и покой, Где неть ни тревогь, ни волненій, Гдѣ нѣтъ ни безумной печали людской Ни страстныхъ людскихъ наслажденій!.. Она отдыхаеть! О чемъ же рыдать? Пусть смолкнуть на сердцё страданья, И будемъ трудиться, бороться и ждать, Пока не наступить свиданье!..»

# II.

«О, если-бъ въ свиданье я вѣровать могъ, О, если-бъ я зналъ, что надъ нами Царитъ справедливый, всевидящій Богъ И нашими правитъ судьбами!

Но въра угасла въ усталой груди;
Въ ней нѣтъ благодатнаго свъта—
И призракомъ грознымъ встаетъ впереди
Борьба, безъ любви, безъ просвъта!..
Напрасно захочетъ душа отдохнуть
И сладкимъ покоемъ забыться;
Мнѣ некому руку въ тоскъ протянуть,
Мнѣ некому больше молиться!..
Она не проснется... она умерла,
И въ сумракъ суровой могилы
Она навсегда, навсегда унесла
И въру, и гордыя силы...
Оставъ же — и дай мнъ поплакать надъ ней,
Поплакать святыми слезами;—
Я плачу надъ жизнью разбитой моей,
Я плачу надъ прошлыми снами!..»

Май.

\* \*

I.

Въ тинъ житейскихъ волненій,
Въ пошлости жизни людской,
Ты, какъ спасающій геній,
Тихо встаешь предо мной.
Часто въ безсонныя ночи,
Полный тоски и любви,
Вижу я ясныя очи,
Чудныя очи твои;
Слышу я ръчи святыя,
Чувствую ласки родныя,—
И утомленный, больной,

Вновь оживаю душой, И отъ борьбы отдыхая, Снова готовый къ борьбѣ, Сладко молюсь я, рыдая, Съ свѣтлой мечтой о тебѣ.

#### II.

Пусть ты въ могилъ зарыта, Пусть ты другими забыта, Да, ты для нихъ умерла!.. Но для меня ты живая, Ты изъ далекаго рая Къ брату на помощь пришла. Сердце-ль изноетъ отъ муки, Руки-ль устанутъ въ борьбъ, — Эти усталыя руки Я простираю къ тебъ. Гдъ ты, откликнись, родная... И на призывъ мой больной Ты, какъ бывало, живая Тихо встаешь предо мной...

#### III.

Кудри упали на плечи,
Щеки румянцемъ горятъ,
Свётлыя, тихія рѣчи
Страстною вѣрой звучатъ:
«Милый, не падай душою,
Знай, что настанетъ пора—
И заблеститъ надъ землею
Зорька любви и добра.
Правда, свобода и знанье
Станутъ кумиромъ людей,
И въ безпредѣльномъ сіяньи
Будетъ и сердцу теплѣй...»

#### ВЪ ГОРАХЪ.

Къ тебѣ, Кавказъ, къ твоимъ сѣдинамъ, Къ твоимъ суровымъ крутизнамъ, Къ твоимъ ущельямъ и долинамъ, Къ твоимъ потокамъ и рѣкамъ, Изъ края льдовъ— на югъ желанный, Въ тепло и свѣтъ— изъ мглы сырой Я, какъ къ землѣ обѣтованной, Спѣшилъ усталый и больной.

Я слышаль шумъ волны нагорной, Я плачу Терека внималъ, Дарьялъ, нахмуренный и черный, Я жаднымъ взоромъ измѣрялъ, И сквозь глухія завыванья Грозы—волшебницы сѣдой—Звенѣлъ мнѣ, полный обаянья, Тамары голосъ молодой...

Я забывался: предо мною Сливалась съ истиной мечта... Давила мысль мою собою Твоя нѣмая красота... Горѣли очи, кровь стучала Въ виски, а бурной ночи мгла И угрожала, и ласкала, И опьяняла, и звала... Какъ будто съ тройкой въ-перегонку Духъ горъ невидимо летѣлъ, И то, отставъ, смѣялся звонко, То пѣсню ласковую пѣлъ... А тамъ, гдѣ діадемой снѣжной Казбекъ задумчивый сіялъ,

Съ рукой подъятой ангелъ нѣжный, Казалось, въ сумракѣ стоялъ...

И что же? Чудо возрожденья Свершилось съ чуткою душой, И геній грезъ и вдохновенья Склонился тихо надо мной. Но не тоской, не злобой жгучей, Какъ прежде, пъснь его полна, А жизнью вольной и могучей, Какъ ты, Кавказъ, кипить она...

Тифлисъ. Ноябрь.

\* \*

Въ тотъ тихій часъ, когда неслышными шагами Нѣмая ночь взойдетъ на тронъ свой голубой И ризу звѣздную разстелетъ надъ горами,—
Незримо я бесѣдую съ тобой.

Душой растроганной рѣчамъ твоимъ внимая, Я у тебя учусь и вѣрить, и любить, И чудный гимнъ любви—одинъ изъ гимновъ рая— Въ слова стараюсь перелить.

Но жалокъ робкій звукъ земнаго вдохновенья: Безсиленъ голосъ мой, и пѣснь моя тиха, И горько плачу я—и диссонансъ мученья Врывается въ гармонію стиха.

Тифлисъ.

Заря лѣниво догораетъ На небѣ алой полосой; Село беззвучно засыпаетъ Въ сіяньи ночи голубой; И только пъсня, замирая, Въ уснувшемъ воздухѣ звучитъ, Да ручеекъ, струей играя, Съ журчаньемъ по лѣсу бѣжитъ... Какая ночь! Какъ великаны. Деревья сонныя стоять, И изумрудныя поляны Въ глубокой мглѣ безмолвно спятъ... Въ капризныхъ, странныхъ очертаньяхъ Несутся тучки въ небесахъ; Свъть съ тьмой въ роскошныхъ сочетаньяхъ Лежить на листвъ и стволахъ... Съ отрадой жадной грудь вдыхаетъ Въ себя прохладныя струи, И снова въ сердцѣ закипаетъ Желанье счастья и любви...

\* \*

При жизни любила она украшать Тяжелыя косы вѣнками, И вѣрно въ гробу ей отраднѣе спать На ложѣ, увитомъ цвѣтами...

Торжественно яркое утро горить, Торжественно солнце сіяеть, Торжественно стройное п'єнье звучить И тихой мольбой замираеть... И гробъ ея бѣлый, и яркій покровъ. И куполъ перковный надъ нами, И волны народа, и рядъ образовъ—Все ярко залито лучами...

Какъ будто всей дивною нѣгой своей, Всѣмъ чуднымъ своимъ обаяньемъ Весна и природа прощаются съ ней Послѣднимъ горячимъ лобзаньемъ...

Къ чему эти слезы? О ней ли жалѣть Съ безумно-упорной тоскою? О, если-бъ и всѣ мы могли умереть Съ такою же чистой душою!

О, если-бъ и всѣ мы прощались съ землей Съ такою-жъ надеждою ясной, Что ждеть насъ за гробомъ—не сонъ вѣковой, А міръ благодатно-прекрасный!

THE RESERVE THE PRINCIPLE OF THE PARTY OF TH

many and great and a

# 1880-ый годъ.

# МЕЛОДІЯ.

Я-бъ умереть хотъть на крыльяхъ упоенья, Въ лънивомъ полуснъ, навъянномъ мечтой, Безъ мукъ раскаянья, безъ пытки размышленья, Безъ малодушныхъ слезъ прощанія съ землей.

Я-бъ умереть хотъть душистою весною, Въ запущенномъ саду, въ благоуханный день. Чтобъ купы темныхъ липъ дремали надо мною И колыхалася цвътущая сирень.

Чтобы ручей вблизи таинственнымъ журчаньемъ Нѣмую тишину тревожилъ и будилъ, И синій небосклонъ торжественнымъ молчаньемъ Объ райской вѣчности мнѣ внятно говорилъ.

Чтобъ не молился я, не плакалъ, умирая, А сладко задремалъ, и чтобы снилось мнѣ, Что я плыву... плыву, и что волна нѣмая Беззвучно отдаетъ меня другой волнѣ...

О, спасибо вамъ, дѣтскіе годы мои, Омраченные ранней тоскою!
Вы меня научили на слово любви Отзываться всей братской душою.
Истомивши меня, истерзавши мнѣ грудь, Съ глазъ моихъ вы завѣсу сорвали, И блеснулъ предо мною невѣдомый путь—Путь горячей любви и печали...

\* \*

Если душно тебѣ, если нѣтъ у тебя
Въ этомъ мірѣ борьбы и наживы
Никого, кто бы могъ отозваться, любя,
На сомнѣнья твои и порывы;
Если въ сердцѣ твоемъ оскорбленъ идеалъ,—
Идеалъ человѣка и свѣта,—
Если честно скорбишь ты и честно усталъ,—
Отдохни надъ страницей поэта.

Въ стройныхъ звукахъ своихъ вдохновенныхъ рѣчей, Чуткій къ каждому слову мученья, Онъ разскажетъ тебѣ о печали твоей, Но разскажетъ, какъ братъ, безъ глумленья; Онъ подниметъ угасшую вѣру въ тебѣ, Онъ разгонитъ сомнѣнья и муку, И протянетъ тебѣ, въ непосильной борьбѣ, Безкорыстнук, братскую руку...

140 1880

Но умъй же и ты отозваться душой Всемъ, кто ищеть и просить участья, Всемъ, кто гибнетъ въ борьбе, кто подавленъ нуждой, Кто усталь отъ грозы и ненастья. Научись беззавётно и свято любить, Увѣнчай молодые порывы,— И тепло тебъ станетъ трудиться и жить Въ этомъ мірѣ борьбы и наживы. Февраль.

Я молился сегодня о ней. Утро тихимъ покоемъ дышало, И снопы золотистыхъ лучей Въ окна тихаго храма бросало. Хоръ то стройно гремълъ, то стихалъ И подъ эти священные звуки Я молился и сладко рыдалъ.

Въ мірѣ были счастливцы, — ихъ гимны звучали Какъ хвалебныя арфы безплотныхъ духовъ: Въ этихъ гимнахъ эдемскія зори сіяли, И струилось дыханье эдемскихъ садовъ: Въ этихъ гимнахъ, —какъ въ зеркалѣ соннаго моря Отражается небо и склонъ береговъ, — Отразились и слезы блаженнаго горя, И мечты, и желанья ихъ дивныхъ творцовъ.

Полюбить ли случалось имъ, сила искусства Помогала имъ въ каждую душу влагать Къ ихъ избранницамъ тѣ же горячія чувства, Тѣмъ же сладкимъ недугомъ весь міръ волновать: Имена ихъ избранницъ хвалой становились И въ ряду знаменитыхъ и славныхъ именъ, Сквозь безсильную давность годовъ, доносились Невредимо и свято до нашихъ временъ.

Милый другь, твой пѣвецъ не прославленъ хвалою И тебя не прославить любовью своей, Но зато и живеть онъ и дышеть тобою, И на славу не смѣнить улыбки твоей...

\* \*

Съ каждымъ шагомъ впередъ все чернѣй и грознѣй Рать суровыхъ враговъ надвигается, Съ каждымъ шагомъ все меньше надеждъ и друзей, Все мучительнѣй сердце сжимается... Я еще не сдаюсь: стоны братьевъ звучатъ Мнѣ призывомъ въ разгарѣ сраженія, Но... изсѣченъ мой щитъ, мои ноги скользятъ, И близка ужъ минута паденія.

Злую шутку сыграла ты, жизнь, надо мной,— Не дала мнѣ ни злобы карающей, Ни меча,— безоружнаго кинула въ бой Съ свѣтлымъ гимномъ любви всепрощающей. Ненавидѣть не могъ я—хотѣлъ я любить, Думалъ скрежетъ вражды и проклятія Примпряющей пѣснью моей заглушить И протягивалъ... камнямъ объятія!..

# наединъ.

(Памяти Н. М. Д.).

Когда затихнетъ шумъ на улицахъ столицы, И ночь зажжетъ свои лампады вѣковыя, Окутавъ даль серебрянымъ туманомъ, Тогда, измученный волненьями дневными, Переступаю я порогъ гостепріимный Твоей давно осиротѣвшей кельи, Чтобъ въ ней найти желанное забвенье.

Здёсь все по-старому, все какъ въ былые годы: Передъ кіотомъ теплится, мерцая, Массивная лампада: ликъ Христа Глядитъ задумчиво изъ потемнѣвшей рамы Очами, полными и грусти, и любви,— И такъ и кажется, что вотъ уста святыя Откроетъ онъ—и въ тишинѣ ночной Вдругъ прозвучитъ страдальца тихій голосъ: «Приди ко мнѣ, усталый и несчастный, И дамъ я миръ душѣ твоей больной...»

Вокругъ окна разросся плющъ зеленый И виноградъ... Сквозь эту сѣть глядить Алмазныхъ звѣздъ спокойное сіянье, И тонетъ даль, окутанная мглой. Раскрыто фортепьяно... На пюпитрѣ Твоихъ любимыхъ нотъ лежитъ тетрадъ. На письменномъ столѣ букетъ увядшій Изъ розъ и ландышей; неконченный эскизъ, Набросанный твоей неопытной рукою, Да Пушкинъ, твой всегдашній другъ... Страница Отъ времени успѣла пожелтѣть,

Но до сихъ поръ хранитъ она ревниво Твои замѣтки на поляхъ, и время Не смѣетъ ихъ коснуться...

На стѣнахъ

Развѣшаны гравюры и картины,
И между ними привлекаетъ взоръ
Одинъ портретъ: лазурные, какъ небо,
Глаза обрамлены рѣсницами густыми,
Улыбка свѣтлая играетъ на устахъ,
И волны русыя кудрей спадаютъ
На грудь... Какъ чудное видѣнье,
Какъ свѣтлый гость небесной стороны,
Онъ дышетъ тихою, но ясной красотою,
И, кажется, душа твоя живетъ
Въ портретѣ этомъ, свѣтится безмолвно
Въ его большихъ, задумчивыхъ глазахъ,
И шлетъ привѣтъ изъ стороны загробной
Своей улыбкой... Блѣдное сіянье
Лампады довершаетъ грезу...

Тихо

Склоняю я предъ образомъ колѣна, И за тебя молюсь... Пусть тамъ, за гробомъ, Тебя отрадно окружаетъ все, Чего ждала ты здѣсь, въ угрюмомъ мірѣ Земныхъ страстей, волненій и тревогъ, И не могла дождаться... Спи, родная, Въ сырой землѣ... Пусть вѣчный ропотъ жизни Не возмутитъ твой непробудный сонъ, Пусть райскій свѣтъ твои ласкаетъ взоры, И райскій хоръ вокругъ тебя звучитъ, И ни одинъ мятежный звукъ не смѣетъ Гармонію души твоей смутить.

Въ моихъ устахъ нътъ словъ, — мои моленья Рождаются въ душъ, не облекаясь Въ земные звуки, и летятъ къ престолу
Творца, — и тихія, отрадныя рыданья
Волнуютъ грудь мою... Мить кажется, что небо
Отверзлось для меня, что я несусь
Въ струяхъ безбрежнаго эфира къ раю,
Гдт ждетъ меня она, съ улыбкой тихой
И лаской братскою... Ожившій, обновленный,
Вступаю я подъ стыь его святую,
И міръ земной, міръ муки и страданій,
Мить чуждъ и жалокъ... Я живу иной,
Прекрасной жизнью, полною блаженства
И сладкихъ сновъ...

Но воть моя молитва
Окончена. Святое вдохновенье
Меня касается крыломъ своимъ, — и я
Сажусь за фортепьяно... Звукъ за звукомъ
Несется въ тишинѣ глубокой ночи,
И льется стройная мелодія... Въ груди
Встаютъ минувшихъ дней святыя грезы,
Звучатъ давно затихнувшія рѣчи, —
А со стѣны все тѣмъ же яснымъ взоромъ
Глядитъ знакомый ликъ—и свѣтъ лампады
Играетъ на его чертахъ. И мнится
Порою мнѣ, что тѣнь твоя витаетъ
Вокругъ меня въ осиротѣлой кельѣ,
И съ ласкою безмолвной и горячей
Склоняется неслышно нало мной...

Пора: разсвёть не ждеть... Блёднёють звёзды. И сводь небесь блеснуль полоской алой Проснувшейся зари...

Іюнь. Сергіево.

---

1880 . 145

#### ОВЛАКА.

I.

По лазури неба тучки золотыя На зарѣ держали къ морю дальній путь, Плыли, — зацъпились за хребты съдые, И остановились на ночь отдохнуть. Цфлый чудный городъ, съ башнями, съ дворцами, Съ неподвижной массой дремлющихъ садовъ, Выросъ изъ залитой мягкими лучами Перелетной стаи вешнихъ облаковъ. Туть нѣмыя рощи замокъ окружили, Тамъ черезъ ущелье легкій мостъ повисъ; Выросъ храмъ, и стройный портикъ обступили Мраморныя группы, тяготя карнизъ; Высоко вознесся куполъ округленный И поникъ на кроны розовыхъ колоннъ, А надъ всьмъ сіяеть ярко освъщенный Новый, чудный куполь — южный небосклонъ!..

# II.

Милый другь, не върь сіяющимъ обманамъ: Этотъ городъ—призракъ; онъ тебѣ солжеть,— Онъ тебя пронижетъ вътромъ и туманомъ, Онъ тебя холоднымъ мракомъ обойметъ. Милый другъ, не рвись усталою душою Отъ земли, порочной родины твоей— Нѣтъ, трудись съ землею и страдай съ землею Общимъ тяжкимъ горемъ братьевъ и людей. Дологъ трудъ, зато глубоко будетъ счастье, Кровью и слезами купленный покой Не спугнетъ безслъдно первое ненастье, Не разсъетъ первой легкою грозой!

О, не отдавай же сердца на служенье Призрачнымъ обманамъ и минутнымъ снамъ: Облака красивы, — но въ одно мгновенье Вътеръ разметать ихъ можеть по горамъ!..

\* \*

Осень, поздняя осень!.. Надъ хмурой землею Неподвижно и низко висять облака: Желтый лѣсъ отуманенъ свинцовою мглою, Въ желтый берегъ безъ умолку бъется рѣка... Въ сердцѣ—грустныя думы и грустные звуки, Жизнь, какъ цѣпь, какъ тяжелое бремя, гнететъ. Призракъ смерти въ тоскующихъ грезахъ встаетъ, И позорно упали безсильныя руки...

Это чувство—знакомый недугь: чуть весна Ароматно повъеть дыханіемъ мая, Чуть проснется въ ръкъ голубая волна И промчится въ лазури гроза молодая, Чуть въ лъсу соловей про любовь и печаль Запоеть, разгоняя туманъ и ненастье,— Сердце снова запросится въ ясную даль, Сердце снова повърить въ далекое счастье...

Но скажи мнѣ, къ чему такъ ничтожно оно, Наше сердце, — что даже и мертвой природѣ Волновать его чуткія струны дано, И то къ смерти манить, то къ любви и свободѣ? И къ чему въ немъ такъ бѣглы любовь и тоска, Какъ непастной и хмурой осенней порою Этотъ бѣлый туманъ надъ свинцовой рѣкою, Или эти сѣдыя надъ ней облака?

Есть страданья ужасней, чемъ пытка сама, — Это муки безсонныхъ ночей, Муки сильныхъ, но тщетныхъ порывовъ ума На свободу изъ тяжкихъ цёпей. Страшны эти минуты душевной грозы: Мысль нёмёеть отъ долгой борьбы, -А въ груди ни одной примиренной слезы, Ни одной благодатной мольбы!.. Тайна, въчная, грозная тайна томитъ Утомленный работою умъ, И мучительной пыткою душу щемить Вся ничтожность догадокъ и думъ... Радъ бъжать бы отъ нихъ, -но куда убъжать? •О, онв не дадуть отдохнуть И неслышно закрадутся въ душу, какъ тать, И налягуть кошмаромъ на грудь; Гдв-бъ ты ни быль, -- онв не оставять тебя И изсушать безплодной тоской, -Если ты какъ-нибудь не обманешь себя, Или разомъ не кончишь съ собой!..

Тифлисъ.



# Первый набросокъ стих. «МАТЬ».

Съ дѣтскихъ лѣтъ, отуманенныхъ раннимъ ненастьемъ, За холодною книгой, въ казенныхъ стѣнахъ, Образъ женщины, вѣя невѣдомымъ счастьемъ, Часто снился мнѣ въ знойныхъ мечтахъ. Слацкій голосъ шепталъ мнѣ: «Подъ сводами рая, Въ вѣчномъ блескѣ лазурнаго райскаго дня, Слышитъ сердце мое, какъ, томясь и страдая, Ты къ себѣ призываешь меня. Слышитъ сердце мое, все облитое кровью,

148 1880

Какъ одинъ, позабытый, печальный, больной, Ты томишься, дитя, безотв тной любовью И недътски-тяжелой тоской. Эти слезы гнетуть меня!.. Я забываю Тихій рай для страданій земли И съ твоими слезами незримо сливаю Материнскія слезы свои. О, не плачь же, мой мальчикъ!.. Прочь горе и муки. Прочь мятежная мысль оть чела! Я усталому сердцу небесные звуки И блаженные сны принесла. Въ часъ забвенья на крыльяхъ чарующей грёзы Я умчу тебя прочь отъ людей-Въ край, гдѣ вѣчны и солнце, и зелень, и розы, Гдв слеза не туманить очей!..» Тихій голось смолкаль — и смолкали страданья Въ дътскомъ сердцъ... Я плакалъ, любя...

\* \*

Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно
Гибну отъ нахальной тучи комаровъ,
Отъ друзей, любившихъ слишкомъ осторожно,
Отъ язвившихъ слишкомъ глубоко враговъ;
Оттого, что голосъ мой звучалъ въ пустынѣ,
Не разсѣявъ мрака, не разбивъ оковъ;
Оттого, что свѣтлый гимнъ мой въ честь святыни
Раздражалъ слѣпыхъ язычниковъ-жрецовъ;
Оттого, что крѣпкій щитъ мой весь изсѣченъ,
И едва я въ силахъ мечъ поднятъ рукой,—
Оттого, что я одинъ и изувѣченъ,
А вокругъ—все жарче закипаетъ бой!..
Говорятъ, постыдно предаваться сплину,
Если есть въ груди хоть капля прежнихъ силъ,—
Но, что-жъ дѣлать,—это сердце вполовину

Ни страдать, ни върить я не научилъ...
И зато, чьмъ ярче были упованья,
Чьмъ наивньй былъ я въ прошлые года,
Тъмъ сильньй за эти дътскія мечтанья
Я теперь томлюсь отъ боли и стыда...
Да, мнъ больно, муза, за былыя грезы,
За восторгъ безсонныхъ, пламенныхъ ночей,
За святыя думы и святыя слезы,
И святую въру въ правду и людей!..

19 Января.

# изъгейне.

\*\*\*

I.

Отчего такъ блёдны и печальны розы, Ты скажи мнё, другь мой дорогой, Отчего фіалки пламенныя слезы Льють въ затишьи ночи голубой?

Отчего въ разгарѣ золотого лѣта Такъ тоскливо соловей поетъ? Отчего дыханье свѣжаго букета Запахомъ могилы обдаетъ?

Отчего такъ скупо солнце проливаетъ Золотистый отблескъ на поля? Отчего тоскуеть, плачетъ и страдаетъ Скорбная и хмурая земля?

Отчего такъ ноетъ грудь моя больная, Полная безумной, страстною тоской? Отчего, скажи мнѣ, о, моя родная, Я покинутъ и забытъ тобой?..

#### II.

Свёть и слёпъ, и завистливъ, и глупъ. Каждый день Это тысячи разъ повторяютъ; Пусть же толки его мимолетную тёнь На тебя такъ жестоко бросаютъ; Пусть сердечко твое осуждаютъ они,— Вёдь враги, дорогая, не знаютъ, Какъ блаженны лобзанья и ласки твои, И какимъ они зноемъ пылаютъ!..

#### III.

Мои окрыленныя пѣсни Далёко съ тобой насъ умчать, Къ цвътущему свътлому Гангу, Въ поникшій надъ водами садъ. Онъ дремлетъ, обвитый туманомъ, Въ чарующемъ свътъ луны, И бродять по темнымъ аллеямъ Неясные звуки и сны. Тамъ тихо смъются фіалки, Тамъ лотосъ поникъ въ полуснъ, И розы волшебную сказку Лепечуть о чудной странъ. И бродять повсюду газели, Какъ твни, стройны и легки. И льются съ незнятнымъ журчаньемъ Священныя волны рѣки. Подъ сонной, роскошною пальмой Мы сладко задремлемъ съ тобой, И стануть, какъ върные стражи, Надъ нами любовь и покой!

# IV.

Сладго пѣлъ въ этотъ солнечный день соловей, Ароматная липа дремала.

Ты меня обняла нѣжной ручкой своей И безъ счета, любя, цѣловала.

Рѣзко воронъ кричитъ... Садъ поблекъ и опалъ, Солнце смотритъ сквозь тучи несмѣло... И тебѣ равнодушно «прости» я сказалъ, И, въ отвѣтъ, ты по-свѣтски присѣла.

V.

Розы щечекъ, чудныхъ глазокъ Голубые васильки, Бълоснъжныя лилеи Нъжной, маленькой руки—

О! они пвътуть такъ пышно, Хорошъя съ каждымъ днемъ, Только сердце непробудно Спитъ холоднымъ сномъ...

\* \*

Душа наша—въ сумракѣ свѣточъ привѣтный. Шелъ путникъ, зажегъ огонекъ золотой,—и ярко горитъ онъ во мглѣ безпросвѣтной, и смѣло онъ борется съ вьюгой ночной. Онъ могъ бы согрѣть,—онъ такъ ярко сіяетъ, могъ путь озарить бы во мракѣ ночномъ, но тщетно къ себѣ онъ людей призываетъ, — Въ угрюмой пустынѣ все глухо кругомъ...

#### MY3B.

Долой съ чела вѣнецъ лавровый,— Сорви и брось его къ ногамъ: Тернъ обагренный, тернъ суровый Одинъ идетъ къ твоимъ чертамъ...



# мелодіи.

Ī.

Погоди: угаснеть день, Встанеть мёсяць надъ полями, На пруду и свёть и тёнь Лягуть рёзкими штрихами. Въ сладкой нёгё садъ заснеть, И къ груди его, пылая, Полночь душная прильнеть, Какъ вакханка молодая; И умчится смутный рой Думъ, страданья и сомнёнья, И склонится надъ тобой Этой ночи духъ нёмой, — Тихій геній примиренья...

II.

На западѣ хмурыя тучи За хмурыя горы ползутъ, И молніи черныя кручи Мгновеннымъ лобзаніемъ жгутъ, А справа ужъ, чуждая бури, Надъ гранями снѣжныхъ высотъ, Въ сіяющей звѣздной лазури Душистая полночь плыветъ...

#### III.

Еще не затихли страданья Въ душѣ потрясенной моей,— А счастье и миръ упованья Ужъ робко ласкаются къ ней; И послѣ порывовъ мученья, Минувшихъ съ минувшей грозой, Ей вдвое дороже забвенье И вдвое отраднѣй покой...

\* \*

Я поняль, отчего уста мои молчать, Когда душа скорбить и требуеть отмщенья, Когда что мигь—то боль...

# изъ воденштедта.

Ни ангеловъ, сіяющихъ въ лазурныхъ небесахъ, Ни розъ, благоухающихъ въ задумчивыхъ садахъ, Ни нѣги ослѣшительныхъ, полуденныхъ лучей,— Я не сравню съ Зюлейкою, красавицей моей.

Чуждъ непорочныхъ ангеловъ недугъ любви земной, Въ садахъ безъ острыхъ терніевъ нѣтъ розы ни одной, И гаситъ солнце къ вечеру огонь своихъ лучей,— Нѣтъ, къ нимъ не приравняю я красавицы моей!..

Крикливой злобѣ дня довольно я служилъ! Сегодня ночь тиха... По саду и по дому Разсыпанъ блескъ луны.

\* \*

Я помню, въ минувшіе, дѣтскіе годы — Въ тѣ грустные годы мои, Когда это сердце такъ жадно просило Любви, хоть немного любви, И страстный мой вопль замираль безъ отвѣта, И снова я вѣрилъ и ждалъ...

\* \*

Вы смущены, такой развязки Для ежедневной старой сказки Предугадать вы не могли,— И, какъ укоръ, она предъ вами Лежитъ, увитая цвѣтами, И вамъ ни плачемъ, ни мольбами Не вырвать жертвы у земли!

# СТАРАЯ БЕСЪДКА.

Вся въ кустахъ утонула бесъдка; Свъжей зелени яркая сътка По стънамъ полустнившимъ ползетъ, И сквозъ зелень въ цвътное оконце Золотое, весеннее солнце Разноцвътнымъ сіяніемъ бъетъ. Въ полумракѣ угловъ—паутина; Въ дверь врываются вѣтви жасмина, Заслоняя дорогу и свѣтъ; Круглый столъ весь исписанъ стихами, Весь исчерченъ кругомъ вензелями, И на немъ позабытый букетъ...



\* \*

Я такъ долго напрасно молилъ о любви, Грудь мою такъ измучили грозы, Что теперь даже самыя грёзы мои Все больныя какія-то грёзы!



\* \*

Еще чертогъ залитъ огнями,
Еще не смолкнулъ за дверями
Прощальный говоръ голосовъ,
И ярко убраны цвётами
Нѣмыя статуи боговъ;
Еще мелодію кончая,
Рыдаетъ арфа, замирая,
И ей устало вторитъ хоръ...
Но конченъ пиръ... Два-три мгновенья
И рабъ сорветъ безъ сожалѣнья
Съ боговъ цвѣтущій ихъ уборъ;
Погаснетъ люстра золотая,
Шумъ смолкнетъ, музыка замреть,
И знойной ночи мгла нѣмая
Чертогъ неслышно обойметъ...

Случалось ли тебѣ безсонными ночами, Когда вокругъ тебя все смолкнетъ и заснетъ, И блѣдный серпъ луны холодными лучами Твой мирный уголокъ таинственно зальетъ, И только ты въ тиши томишься одиноко, Ты да усталая, больная мысль твоя, Случалось ли тебѣ задуматься глубоко Надъ неразгаданнымъ вопросомъ бытія?

Зачёмъ ты призванъ въ міръ? Къ чему твои страданья, Любовь и ненависть, сомнёнья и мечты, Въ безгрёшно-правильной машинё мірозданья И въ подавляющей огромности толпы?..

\* \*

\* \*

Въ рощѣ зеленой, надъ тихой рѣкой Вѣетъ и вьется дымокъ голубой, И, отъ костра подымаясь, столбомъ Тихо плыветъ надъ сосѣднимъ кустомъ.

Бѣлая полночь тиха и ясна, Въ воздухѣ вкрадчиво вѣетъ весна, Вѣетъ и нѣжитъ, и къ жизни зоветъ, Нѣжитъ, ласкаетъ и пѣсню поетъ.

Чудная пѣсня! Прислушайся къ ней: Смолкните слезы и стоны людей, Я, какъ вакханка, вернулась къ землѣ Съ чашей въ рукахъ и вѣнкомъ на челѣ...

\* \*

Во мракѣ жизненномъ, подъ жизненной грозою, Когда, потерянный, я робко замолчалъ, О милый братъ, какой нежданной теплотою, Какой отрадой мнѣ привѣтъ твой прозвучалъ! Не часто на пути свѣтило мнѣ участье, И не изъ розъ вѣнокъ ношу я на челѣ...

# MIHOBEHLE.

-ectas-

Пусть насъ давять угрюмыя стёны тюрьмы,— Мы съумъемъ ихъ скрыть за цвётами, Пусть въ нихъ царство мышей, паутины и тьмы, Мы спугнемъ это парство огнями... Пусть насъ тяжкая цёпь безпощадно гнететъ, Да зато нётъ для грезы границы: Что ей цёпь?.. Цёпь она, какъ бичевку, порветъ И умчится свободнёе птицы. Передъ нею и рай лучезарный открытъ, Ей доступны и бездны морскія, И безбрежье степей, и пески пирамидъ, И вершины хребтовъ снёговыя...

Въ наши стѣны волшебно она принесетъ Всю природу, весь міръ необъятный, — И въ темницѣ намъ звѣздное небо блеснеть, И повъеть весной ароматной! Намъ прожить остается одну эту ночь,-Но зато-это ночь наслажденья, Прочь же, мрачныя думы и слезы, - все прочь, Что рождаеть тоску и сомнънья!.. Мы на пиръ нашъ друзей и подругъ созовемъ, Заглушивъ въ себъ стоны проклятій, И въ объятьяхъ любви беззаботно уснемъ. Чтобъ проснуться для смертныхъ объятій! И да будуть позоръ и несчастье тому, Кто, осмелившись сесть между нами, Станетъ видъть упрямо все, ту же тюрьму За сплетенными сътью цвътами; Кто за полнымъ бокаломъ намъ крикнуть дерзнетъ, Къ намъ въ слезахъ простирая объятья: «Братья, жадное время не терпить, не ждеть! Утро близко!.. Опомнитесь, братья!»

### поэзія.

madhere

Прелестная, полунагая, Съ вѣнкомъ на мраморѣ чела, Она, какъ пери молодая, Въ нашъ міръ изъ тихой сѣни рая, Стыдясь и радуясь, сошла. За колесницей тріумфальной Она, ликуя, шла вослѣдъ, Надъ прахомъ урны погребальной Роняла пѣсню и привѣтъ, Любовь и радости вѣнчала, Чаруя музыкой рѣчей,
И за столомъ, подъ звонъ бокала
Заздравнымъ гимномъ оживляла
Кружокъ пирующихъ друзей.
Вездѣ, гдѣ рѣчь лилась людская,
Ей было мѣсто и почетъ,
И міръ встрѣчалъ, благословляя
Ея божественный приходъ;
И виміамъ, и лавръ, и клики
Народъ несъ въ даръ ея жрецамъ,
И съ тайной завистью владыки
Внимали пламеннымъ пѣвцамъ!..

Къ чему даны ей власть и звуки—
Она отвътить не могла;
Глубокой мысли рай и муки
Бъжали дътскаго чела.
Въ часы небесныхъ вдохновеній
Она не въдала сомнъній,
Она не плакала за міръ,—
Она лишь по цвътамъ ступала,
И жизнь ей весело сіяла,
Какъ въчный праздникъ, въчный пиръ...

А между тьмъ, въка бъжали, Съ въками—вянули цвъты,— И тънь сомнъній и печали Легла на свътлыя черты. Въ ея божественные звуки Больныя ноты слезъ и муки, Страдая, Истина вплела; Растоптанъ въ прахъ вънецъ лавровый,— И тернъ кровавый, тернъ суровый, Какъ змъй, обвился вкругъ чела!.. Впередъ же, въ новомъ обаяны, Съ завѣтомъ безъ конца любить, Чтобъ брата въ горѣ и страданьи Участьемъ теплымъ оживить, Чтобъ встать на бой съ позоромъ вѣка Всей силой пламенныхъ рѣчей И къ идеалу человѣка Вести страдающихъ людей!..

\* \*

Тихо замеръ послёдній аккордъ надъ толпой, Съ плачемъ въ землю твой гробъ опустили; Помолились въ приливѣ тоски надъ тобой, Пожалѣли тебя и забыли...
Ты исчезла для нихъ, этихъ добрыхъ людей, Навсегда — безъ слѣда и возврата, Но живешь ты въ груди утомленной моей, Въ скорбномъ сердцѣ усталаго брата...

\* \*

День что-то хмурится... Надъ насмурной землею Повисли облака туманною грядою,—
Но въ чуткомъ воздухѣ царятъ теплынь и тишь; Не колыхнется листъ черемухи душистой, Не вздрогнетъ озеро струею серебристой, Не прошуршитъ надъ нимъ береговой камышъ.

И въ сердцѣ та же тишь: ни скорби, ни сомнѣнья, — Жизнь точно замерла въ измученной груди, И ангелъ тихихъ сновъ и свѣтлаго забвенья Мнѣ шепчетъ голосомъ любви и примиренья: «Не рвись, дитя, впередъ—не лучше впереди!»

Мнѣ сладко дремлется... Какъ люльку колыхаетъ Волна кристальная отплывшій мой челнокъ... Я урониль весло... Грудь тихо отдыхаетъ... И слышу я, какъ рябь за рябью набѣгаетъ, Какъ черный шмель, жужжа, садится на цвѣтокъ...

6.0

### вратьямъ.

О, не отказывайте, братья, Пѣвцу, уставшему душой, Когда призывныя объятья Онъ простираеть къ вамъ съ мольбой, И въ пѣснѣ, дышащей слезами, Какъ нишій, съ жаждою любви, Готовъ открыть онъ передъ вами Всѣ язвы гнойныя свои! Онъ вашихъ слезъ не отвергаетъ, Онъ отзывъ всѣмъ даетъ, любя, И знайте-онъ за васъ страдаетъ, Когда страдаеть за себя... Какъ волны рѣкъ, въ сѣдое море Сойдясь, силотились и слились, Такъ ваша боль и ваше горе Въ его душѣ отозвались.

О, онъ достоинъ состраданья, Вѣдь онъ за васъ скорбитъ душой, И, осмѣявъ его страданья, Вы посмѣетесь надъ собой!

1880

\* \*

Мелкія волненья, будничныя встрічи,
Длинный рядь безцвітныхь и безплодныхь дней,
Ни одной изь сердца прозвучавшей річи,
Что ни слово—ложь, иль глупый бредь дітей!
И равно все жалко—счастье и страданья,
Роскошь богача и слезы бідняковь...
Не кипи-жь въ груди, порывь негодованья,
Не вдохнешь ты жизнь въ бездушныхъ мертвецовь...



\* \*

Постой, говориль онь, моя дорогая, Постой, не цёлуй, не ласкай! Измучился умь мой, въ потемкахъ блуждая. И сердце полно черезъ край. Такъ жить не могу я...



\* \*

Ты дитя... жизнь еще не успѣла Въ этомъ дѣвственномъ сердцѣ убить Жажду скромнаго, честнаго дѣла И святую потребность любить. Дѣла много—не складывай руки,—Это дѣло такъ громко зоветъ! Сколько жгучихъ страданій и муки, Сколько слезъ—облегченія ждетъ!..

Между нищими всякаго рода, Между членами грустной семьи, Надъ которой судьба и природа Шутятъ злобныя шутки свои, Въ этомъ мірѣ подъ вѣчнымъ ненастьемъ, Въ морѣ слезъ, въ нищетѣ и въ крови, Всѣхъ бѣднѣе—кто бѣденъ участьемъ, Всѣхъ несчастнѣе—нищій любви...

Другь мой, ты такъ сильна и богата Дътски-чуткой душою своей,—
Не ищи же несчастнаго брата У дверей многолюдныхъ церквей: Этимъ нищимъ, просящимъ у храма, Всъ помогутъ,—степенный купецъ, И слезливая, нервная дама, И успъвшій нажиться дълецъ...

6.0

\* \*

Живи, говорили миѣ звѣзды ночныя, И яркое солнце, и лѣсъ, и ручей, Живи, миѣ шептали цвѣты полевые...



\* \*

Христосъ!.. Гдѣ ты, Христосъ, сіяющій лучами Безсмертной истины, свободы и любви!.. Взгляни,—твой храмъ опять поруганъ торгашами, И мечъ, что ты принесъ, запятнанъ весь руками, Повинными въ страдальческой крови!..

Взгляни, кто учить мірь тому, чему когда-то И ты училь его подъ тяжестью креста! Какъ ярко ихъ клеймо порока и разврата, Какія лживыя за страждущаго брата, Какія гнойныя открылися уста!..

О, если-бъ только зло!.. Но рваться всей душою Разсѣять это зло, трудиться для людей,— И горько сознавать, что объ руку съ тобою Кричитъ объ истинѣ, ломаясь предъ толпою, Прикрытый маскою, продажный фарисей!..



# 1881-ый годъ.

\* \*

Я встрътилъ новый годъ одинъ... Передо мною Не искрился бокалъ сверкающимъ виномъ, Лишь думы прежнія, съ знакомой мнѣ тоскою, Какъ старые друзья, безъ зова, всей семьею Нахлынули ко мнѣ съ злораднымъ торжествомъ...

## памяти в. м. достоевскаго.

Когда въ часъ оргіи, за праздничнымъ столомъ Шумить кружокъ друзей, безпечно торжествуя, И надъ чертогами, залитыми огнемъ, Внезапная гроза ударить, негодуя,— Смолкають голоса ликующихъ гостей, Блѣднѣютъ только что смѣявшіяся лица,— И, изъ полубоговъ вновь обратясь въ людей, Трепещетъ Валтасаръ и молится блудница.

Но туча пронеслась и съ ней пронесся страхъ... Пиръ оживаеть вновь: — вновь раздаются хоры, Вновь дерзкій смѣхъ звучить на молодыхъ устахъ, И искрятся виномъ тяжелыя амфоры; Порывъ раскаянья изъ сердца изгнанъ прочь, Всѣ осмѣять его стараются скорѣе, — И праздникъ юности, чѣмъ дальше длится ночь, Тѣмъ все становится развратнѣй и наглѣе!..

Но есть иная власть надъ пошлостью людской, И эта власть—любовь!.. Созданія искусства, Въ которыхъ теплится огонь ея святой, Сметають прочь съ души позорящія чувства; Какъ благодатный свѣтъ, въ эгоистичный вѣкъ Сіяетъ всѣмъ она, любя и исцѣляя,— И не дрожить предъ ней отъ страха человѣкъ, А ницъ склоняется, ее благословляя!..

И счастливъ тотъ, кто могъ и кто умѣлъ любить: Печальный тернъ его прочнѣй, чѣмъ лавръ героя, Святаго подвига его не позабыть Толпѣ, исторгнутой изъ мрака и застоя. На скорбъ его вездѣ откликнутся друзья, И смертъ его вездѣ смутитъ сердца людскія, И въ часъ разлуки съ нимъ, какъ тѣсная семья, Надъ нимъ заплачетъ вся Россія!..

20 Января.



### въ альвомъ.

Мы—какъ два поёзда (хотя съ локомотивомъ Я не безъ робости рёшаюсь васъ равнять) На станціи Любань, лишь случаемъ счастливымъ Сошлись, чтобъ разойтись опять.

Нашъ стрѣлочникъ—судьба безжалостной рукою На двухъ различныхъ насъ поставила путяхъ, И скоро я умчусь съ безсильною тоскою, Умчусь на всѣхъ моихъ парахъ.

Но, уб'вгая вдаль и полный горькимъ ядомъ Сознанія, что вновь я въ жизни сиротливъ, Не позабуду я о станціи, гд'в рядомъ Сочувственно пыхт'влъ второй локомотивъ.

1881

Мой одинокій путь грозить суровой мглою, Ночь черной тучею раскинулась кругомь,— Скажите-жъ мнѣ, собрать, какою мнѣ судьбою И въ память вкрасться къ вамъ, какъ вкрался я въ альбомъ?—

\* \*

Мнѣ снилось вечернее небо И крупныя звъзды на немъ, И блѣдно-зеленыя ивы Надъ бледно-лазурнымъ прудомъ, И весь утонувшій въ сирени Твой домикъ, и ты у окна, Вся въ бъломъ, съ поникшей головкой, Прекрасна, грустна и блѣдна... Ты плакала... Свътлыя слезы Катились изъ свътлыхъ очей, И плакали гордыя розы, И плакаль въ кустахъ соловей. И съ каждою новой слезою Внизу, въ ароматномъ саду, Мерцая, свътлякъ загорался И небо роняло звѣзду.

CTAPAS CKASKA.

Глухо стонеть вьюга, — стонеть и рыдаеть, И вь окно стучить костлявою рукой... Жгучій страхь мнѣ сердце дѣтское сжимаеть: «Мама, дорогая, сядь, побудь со мной!..»

И она прильнула нѣжно къ изголовью, Нѣжно лобъ мой гладитъ, въ очи мнѣ глядитъ, И подъ голосъ вьюги лаской и любовью, Грустью и заботой рѣчь ея звучитъ...

Какъ она прекрасна!.. Въ трепетномъ сіяньи Ночника она склонилась надо мной, Точно свѣтлый ангелъ въ бѣломъ одѣяньи, — Только легкихъ крыльевъ нѣту за спиной!..

Что-то безконечно-кроткое сіяеть Въ безконечно-милыхъ, дорогихъ чертахъ, И горитъ въ улыбкѣ, и въ очахъ ласкаетъ, И звенитъ, чаруя, въ сдержанныхъ рѣчахъ...

Только отчего-жъ такъ грустны эти глазки? Отчего дрожитъ и холодна рука? Отчего въ словахъ старинной этой сказки Слышится такая правда и тоска?

«Мама, что съ тобой?» Но мама заглушаетъ Мой вопросъ тревожный ласкою своей... И такъ близко — близко надо мной сіяетъ, И такъ чудно-нъженъ взоръ ея очей!..

Дѣтскій умъ недолго мучится сомнѣньемъ, Сказка расцвѣтаетъ, искрится, растетъ,— И я всей душой и всѣмъ воображеньемъ Унесенъ въ тотъ міръ, куда она зоветъ!..

Снова стонеть выога, стонеть и рыдаеть, И въ окно стучить костлявою рукой, И ночникъ невърнымъ євътомъ озаряеть Блъдный ликъ, склоненный нъжно надо мной... 1881

И звенить мий голось: «Въ долгой, въ горькой жизни Много встрйтить спящихъ твой усталый взглядъ, Не клейми-жъ ихъ словомъ йдкой укоризны, Полюби ихъ, милый, полюби, какъ брать!..

Позабывъ себя и не боясь глумленья, Протяни имъ руку и впередъ зови,— И блеснеть во мглѣ имъ счастье обновленья, И поймешь ты счастье братства и любви!..»

# ведуинъ.

(Изъ Словацкаго).

Такъ десять дней прошло, и только небо знало, Какъ были тягостны намъ эти десять дней: То на душъ у насъ надежда расцвътала, То жгучій страхъ вставаль за остальныхъ дътей... Но время шло и шло — и Ангелъ утвшенья Коснулся насъ... Я сталъ свободнъе дышать, И мнъ не върилось, чтобъ прежнія мученья Въ печальный нашъ шатеръ вернулися опять... Но видно Божій гнёвь, какъ вихрь неукротимый, Какъ смерчъ губительный, карать не уставалъ; Я помню адскій часъ, когда мой сынъ любимый, Мой младшій сынъ, какъ брать, бліднівль и угасаль. Еще смінлся онь, а смерть уже летала Надъ нимъ и холодомъ дышала на него,-И гнойныя уста съ насмѣшкою вонзала Въ дрожащія уста малютки моего!.. Я первый увидаль на немъ его лобзанья... И крикнулъ: «Смерть въ шатрѣ!»—И сына я схватилъ И вынесь въ степь, и тамъ, безумный отъ страданья, На землю знойную, рыдая, опустилъ.

Спасенья не было, — охваченный недугомъ, Ужъ задыхался онъ, — и задыхался я... Верблюды умные, столпившись тѣснымъ кругомъ, Смотрѣли на меня и на мое дитя. А изъ-за пальмъ луна торжественно вставала, Сверкая, какъ всегда, бездушной красотой, И мягкимъ отблескомъ съ лазури озаряла И пальмы, и пески, и трупъ его нѣмой...

\* \*

Море—какъ зеркало!.. Даль необъятная Вся серебристымъ сіяньемъ горить; Ночь непроглядная, ночь ароматная Жжеть и ласкаетъ, зоветъ и томитъ... Сердце куда-то далеко уносится, Въ чудныя страны какія-то просится, Къ свѣту, къ любви, къ красотъ!.. О, неужели же это стремленіе Только мечты опьяненной броженіе? О, неужели же это стремленіе Такъ и замретъ на мгновенной мечтъ? Море, отвъть!..

И оно откликается:

— «Слышишь, какъ тихо струя ударяется
Въ сѣрые камни прибрежныхъ громадъ?
Видишь, какъ очерки тучекъ туманные
Море и небо, звѣздами затканное,
Бѣглою тѣнью мрачатъ!..»

### въ толпъ.

Не презирай толпы: пускай она порою Пуста и мелочна, бездушна и слѣпа,

Но есть мгновенія, когда передъ тобою Не жалкая раба съ продажною душою, А божество—толпа, титанъ—толпа!.. Ты къ ней несправедливъ: въ часы ея страданій Не шелъ ты къ ней страдать... Пѣвецъ ея и сынъ Ты убѣгалъ ея проклятій и рыданій, Ты издали любилъ, ты чувствовалъ одинъ!.. Приди же слиться съ ней; не упускай мгновенья, Когда болѣзненно-отзывчива она, Когда отъ пошлыхъ дѣлъ и пошлаго забвенья Утратой тяжкою она потрясена!..

### ВЕСЕННЯЯ ЗОРЬКА.

Надъ прудомъ и садомъ, рощей и полями Знойно разметалась ночка голубая, И во мракѣ ночи блѣдными лучами Тихо догораетъ зорька золотая. Приглядись: въ ней, кроткой, тихой и отрадной, — Узенькой полоскѣ въ морѣ небосклона, — Красота и прелесть ночи непроглядной, Тайна мягкихъ красокъ и прозрачность тона. Съ нею мракъ не страшенъ—онъ не мракъ могилы Безъ надеждъ и мысли, радости и муки— Съ ней яснѣе видны жизненныя силы, Съ ней яснѣе слышны жизненные звуки. Что была-бъ безъ зорьки эта даль нѣмая, Этотъ прудъ, неровно тронутый сіяньемъ?.....

### ЦАРСТВО СНА.

Въ дѣтствѣ слышалъ я старую сказку о томъ. Какъ когда-то, давно, за лазурью морей, За глухими лѣсами и дикимъ хребтомъ, Было цѣлое царство оковано сномъ Съ молодой королевой своей.

Бѣлый замокъ ея утонувшій въ садахъ, Точно вымерь—ни звука нигдѣ; Все недвижно стояло въ горячихъ лучахъ Золотистаго дня, какъ въ нѣмыхъ зеркалахъ, Отражаясь въ озерной водѣ...

А когда-то нерѣдко ночною порой Тамъ пестрѣли наряды гостей. И съ крыльца подъ стемнѣвшіе своды аллей, Извиваясь, сбѣгались одна за другой Разноцвѣтныя цѣпи огней.

Или утромъ душистымъ, подъ темный каштанъ, Молода и свътла, какъ весна, Королева безъ свиты сходила одна Помечтать и послушать, какъ плачетъ фонтанъ И какъ дышетъ тревожно волна...

И мгновенно все стихло: объятые сномъ, Онѣмѣли и теремъ, и садъ, Смолкнулъ говоръ людской, и не слышно кругомъ Ни роговъ егерей въ подумракѣ лѣсномъ, Ни обычныхъ ночныхъ серенадъ... Злыя чары свершились—высокой стѣной Вкругь поднялся терновникъ густой, И не смѣли туда отъ далекой земли, Мимо рифовъ и мелей, доплыть корабли И раздаться тамъ голосъ живой...

\* \*

Напрасныя мечты!.. тяжелыми цѣпями Навѣки скованъ ты съ бездушною толпой: Ты плакалъ за нее горячими слезами, Ты полюбилъ ее всей волей и душой. Ты понялъ, что въ трудѣ изъязвленныя руки, Что сотни этихъ жертвъ, загубленныхъ въ борьбѣ, И слезы нищеты, и стоны жгучей муки— Не книжный бредъ они—не грезятся тебѣ...

Ты предъ собой не лгалъ, — на братскія страданья, Пугаясь, какъ дитя, не закрывалъ очей И правду ты позналъ годами испытанья, И въ раны ихъ вложилъ персты руки своей; И будешь ты страдать и биться до могилы, Отдавъ имъ мысль твою, и пъснь твою, и кровь: И знай, что въ міръ нътъ такой могучей силы, Чтобъ угасить она смогла въ тебъ любовь!

### мечты королевы \*).

(На мотивъ изъ Тургенева).

I.

Шуменъ праздникъ; не счесть приглашенныхъ гостей: Море звуковъ и море огней...
Ихъ цвътною каймой, какъ гирляндой, обвить Прудъ,—и спитъ, и какъ будто не спитъ...

<sup>\*)</sup> Первый варіанть.

А изъ сада надъ замкомъ и свътлымъ прудомъ, Замирая въ затишьи ночномъ, Долетая до звъздъ и до горныхъ громадъ, Звуки флейтъ и литавровъ гремятъ...

Шуменъ праздникъ и веселъ, —и только грустна На пиру королева одна.

День прошель, какъ въ чаду, и во весь этотъ день Оживленныхъ торжествъ безъ конца Не сбъгала съ чела ея грустная тънь, Не сходило раздумье съ лица. И когда на охотъ, за шумнымъ столомъ, Изъ блестящаго круга гостей Всталь прекраснъйшій рыцарь, —и чашу съ виномъ Подняль въ честь королевы своей, И раздался въ лѣсу вдохновенный привѣтъ, Свътлый гимнъ красотъ и вънцу,— Королева едва улыбнулась въ ответъ, Не промолвивъ ни слова пъвцу.

III. Но настала душистая ночь, —и кругомъ, По карнизамъ и въ мракѣ аллей, Вкругъ фонтановъ и нишъ и надъ тихимъ прудомъ, Засверкали мильоны огней... Въютъ перья беретовъ и шпоры звенятъ, Залъ плющемъ и цвътами обвитъ, И веселый гавоть, оглашая весь садь, Изъ готическихъ оконъ звучитъ. А надъ садомъ встаетъ золотая луна, Изъ-за граней далекихъ высотъ... Ароматная ночь, какъ вакханка, пьяна, Какъ лобзанья, ласкаетъ и жжетъ!

### IV.

Королева одна, королева груститъ... Высоко подъ цвътною парчей Поднимается грудь и, какъ жемчугъ, скользитъ По ланитамъ слеза за слезой.

Въ душной нишѣ окна полумракъ голубой; Сладко плачетъ въ кустахъ соловей,

И какъ будто сквозь сонъ долетають порой Звуки танца и шумныхъ рѣчей.

А на-завтра опять тоть же шумь и огни, Ложь восторговь и ложь серенадь...

Такъ безследно промчатся все лучшіе дни, И потомъ не вернуть ихъ назадъ!..

#### V.

Сбросить прочь бы скоръй этотъ пышный нарядъ, Потушить бы огни—и одной,

Безъ докучливой свиты, уйти въ этотъ садъ, Убъжать въ этотъ сумракъ ночной...

А въ саду чтобъ прекрасный бы юноша ждалъ, Чтобъ на встръчу онъ бросился къ ней,

И лобзалъ, безъ конца и безъ счета лобзалъ И уста бы, и кольца кудрей...

Безъ конца бы лобзалъ, безъ конца бы любилъ, Жегъ отвётныхъ объятій огнемъ,—

И чтобъ молодость, полная страсти и силь Въ немъ кипъла горячимъ ключемъ...

### VI.

И сказать бы ему: «Цёлый день, дорогой,

Отъ придворныхъ лжецовъ и шутовъ

Я рвалась къ тебъ всей наболъвшей душой, Какъ на волю отъ тяжкихъ оковъ.

О, ты знаешь, съ какимъ бы блаженствомъ всёхъ ихъ Я тебё одному предпочла\*),

Но, раба твоя, я—королева для нихъ, И къ тебъ я уйти не могла». . . . .

<sup>\*)</sup> Недосмотръ автора, очевидно, хотъвшаго сказать.... «встямъ имъ я тебя одного предпочла».

### ВАЛЪ КОРОЛЕВЫ \*).

(На мотивъ изъ Тургенева).

I.

Эта страстная ночь и зоветь и томить, Эта знойная ночь какъ вакханка пьяна, Садъ и спить и не спить—и надъ садомъ стоитъ Въ полномъ блескъ лучей золотая луна. Надъ прудомъ и подъ сводами душныхъ аллей Смъхъ, и шутки, и музыки звуки стоятъ, И сверкаютъ узорныя цъпи огней, И фонтаны по мрамору нъжно журчатъ. Группы рыцарей знатныхъ и дамъ молодыхъ— И доносится смъшанный шумъ голосовъ, И высокая зала вся блескомъ горитъ, Вся увита въ гирляндахъ плюща и цвътовъ.

### H.

Вдалекѣ отъ толпы, одинока, грустна, Жадной грудью вдыхая ночной аромать Королева задумалась въ нишѣ окна И глядитъ молчаливо въ сіяющій садъ. Что ей въ льстивыхъ рѣчахъ восхищенныхъ гостей И въ стихахъ серенадъ знаменитыхъ пѣвцовъ? Сердце проситъ въ ней жизни, свободы, страстей, И томитъ его золото царскихъ оковъ. Сбросить прочь бы теперь этотъ пышный нарядъ, Потушить бы огни, и безъ свиты—одной—Убѣжать въ эту глушь, въ этотъ дремлющій садъ, И свиданія ждать надъ спокойной рѣкой...

<sup>\*)</sup> Второй варіанть.

1881

Надышаться бы вволю прохладой ночной, Наглядёться-бъ на жемчугъ лепечущихъ струй И подъ ласковымъ пологомъ ночи немой Подарить и стыдливо принять поцёлуй...

#### III.

Пусть онг бедень, незнатень и просто одеть, Пусть о немъ на турнирахъ герольдъ не гремитъ, Пусть не въеть надъ нимъ оперенный береть И дворянскимъ гербомъ не горитъ его щитъ. Но въ очахъ его, вспыхнувшихъ тайнымъ огнемъ, И въ безумныхъ объятьяхъ въ зеленой глуши Такъ и бъется мятежная юность ключомъ, Такъ и слышится мощная сила души... А безмолвная ночь какъ лобзанье горитъ, Непроглядная ночь какъ вакханка пьяна, И въ раздумьи нѣмомъ королева стоитъ Вдалекъ отъ толпы, въ темной нишъ окна: И не знаетъ никто этой скрытой грозы, Затаенной въ груди подъ богатой парчой, И не видить никто этой тихой слезы, Этой знойной слезы о своболь святой...

\* \*

Сколько лживыхъ фразъ, падуто-либеральныхъ, Сколько пестрыхъ партій, мелкихъ вожаковъ, Личныхъ обличеній, колкостей журнальныхъ, Маленькихъ торжествъ и маленькихъ божковъ!.. Сколько самолюбій глубоко задѣто, Сколько устъ клевещеть, жалитъ и шипитъ, — И вокругъ, какъ прежде, сумракъ безъ просвѣта, И какъ прежде, жизнь и душитъ, и томитъ!..

А вопросъ такъ простъ: отдайся всей душою На служенье братьямъ, позабудь себя И иди впередъ, свътя передъ толпою, Поднимая павшихъ, въря и любя!.. Не гонись за шумомъ быстраго успѣха, Не мѣняй на лавръ суроваго креста. И пускай тебя язвять отравой смѣха, И клеймять враждой нечистыя уста!.. Видно не настала, сторона родная. Для тебя пора, когда бойцы твои, Мелкимъ, личнымъ распрямъ силъ не отдавая, Встануть всь во имя правды и любви! Видно спять сердца въ нихъ, если, вмъсто боя Съ горемъ и врагами родины больной, Подняли они, враждуя межъ собою, Этоть безконечный, этоть жалкій бой!..

Ноябрь.

6.0

\* \*

Уронивши рѣсницы на пламенный взоръ, Съ ароматнымъ вѣнкомъ на челѣ, Сходить знойная ночь съ отуманенныхъ горъ Къ полной нѣги и мрака землѣ... Расплелись ея косы... Съ нагаго плеча Дымка звѣздной одежды скользитъ, Вѣетъ страстью съ лица, и, какъ страсть горяча, На устахъ чуть улыбка дрожитъ... Здравствуй ночь, молодая вакханка!.. Взгляни: Міръ заждался объятій твоихъ; Сколько розъ тебя жаждетъ въ душистой тѣни, Сколько ждетъ тебя лилій рѣчныхъ!.. Протяни-жъ серебристыя нити лучей Въ этой, дышащей нѣгою, мглѣ...

Но блёдна ты... блёдна отъ несчетныхъ огней, Словно яркія звенья блестящихъ цёпей, Запылавшихъ на темной землё. Вся долина въ огняхъ.—и роскошнёй другихъ Старый замокъ сіяньемъ залить, Старый замокъ, зарывшись въ аллеяхъ густыхъ, Многолюдной толпою шумитъ...

#### COHET'S.

(Въ альбомъ А. К. Ф.).

Не мнѣ писать въ альбомъ созвучьями сонета: Отвыкъ лелѣять слухъ мой огрубѣлый стихъ. Для гимна стройнаго, для свѣтлаго привѣта Ни звуковъ нѣтъ въ груди, ни образовъ живыхъ;

Но вамъ я буду пѣть... Съ всевѣдѣньемъ пророка Я угадалъ звѣзду всходящей красоты И, ясный свѣтъ ея завидя издалека, На жертвенникъ ея несу мои цвѣты.

Примите-жъ скромный даръ безвѣстнаго поэта, И обѣщайте мнѣ не позабыть о томъ, Кто первый вамъ пропѣлъ въ честь вашего разсвѣта,

И, какъ покорный жрецъ, на славныя ступени Въ священномъ трепетъ склонивъ свои колъни, Богиню увънчалъ торжественнымъ вънкомъ...

### певець.

Съ непокрытымъ челомъ, изнуренный, босой, Полный скорби и жгучей тревоги, Шелъ однажды весною, въ полуденный зной, Мимо рощи тѣнистой пѣвецъ молодой, По горячей, кремнистой дорогѣ.

Роща, словно невъста, въ весеннихъ лучахъ Обновленнымъ уборомъ сіяла, И роскошно пестръла въ нарядныхъ цвътахъ, И душистой прохладой ласкала. И казалось въ ней кто-то съ любовью шепталъ: «Путникъ, путникъ, ко мнъ! Ты такъ долго страдалъ, — Прочь же черные призраки горя: Я навъю тебъ лучезарные сны!.. Отдохни на груди ароматной весны, Въ тихомъ лонъ зеленаго моря!.. »

—«У меня-ль не цвѣтисть изумрудный коверъ, У меня-ль не узоренъ высокій шатеръ! Я приникну, любя, къ изголовью И больному весеннюю пѣсню спою,— Эту вкрадчиво сладкую пѣсню мою, Пѣсню, полную свѣтлой любовью!»

— «Путь суровь... Раскаленное солнце палить Раскаленные камни дороги, О горючій песокъ и объ острый гранитъ Ты изранилъ усталыя ноги, А подъ сводами дѣвственной листвы моей Бьется съ тихимъ журчаньемъ холодный ручей: Серебристая струйка за струйкой бѣжитъ, Догоняетъ, цѣлуетъ и тихо звенитъ...

Не упорствуй же, путникъ, и чуткой душой Отозвавшись на зовъ наслажденья, Позабудься, усни!..»

Но пѣвецъ молодой
Не поддался словамъ искушенья.
Не на пиръ и не съ пира усталый онъ шелъ:
Съ страдныхъ нивъ и изъ избъ голодающихъ селъ,
Изъ угловъ нищеты и разврата,
Онъ спѣшилъ въ золотые чертоги принесть
Молодою любовью согрѣтую вѣсть
О страданьяхъ забытаго брата.
Онъ спѣшилъ, чтобъ пропѣть о голодной нуждѣ,
О суровой борьбѣ и суровомъ трудѣ,
О подавленныхъ гибнущихъ силахъ,
О горячихъ, безпомощныхъ дѣтскихъ слезахъ,
О безсонныхъ ночахъ и безрадостныхъ дняхъ,
О тюрьмѣ и безкрестныхъ могилахъ...

Эта пѣсня его и томила, и жгла, И впередъ, все впередъ неустанно звала...



\* \*

### ЦАРЕВНА СОФЬЯ

Начало трагедіи.

### Дъйствіе первое.

(Теремъ царевны Софьи. Въ глубинѣ сцены и направо—двери. На авансценѣ справа—столъ, на столѣ — переплетенная рукопись. Царевна Софья сидитъ у стола въ высокомъ рѣзномъ креслѣ синяго барҳата. У ногъ, на полу—мамка. Вдоль стѣнъ лавки, обитыя персидской камкой).

### Мамка.

Сидить онь, это, матушка-Царевна, Чась, и другой, и третій—нъть, какъ нъть! Ужъ солнышко за синій лісь спустилось И ночь идеть, темнешенька-темна; Вдругъ — ровно свътомъ осіяло садъ: Глядить онъ-и свести очей не можеть... Изъ терема, съ дубоваго крыльца Спускается заморская Царевна, Красавица, какой и нътъ другой! Идеть она, земли не тронеть ножкой, --А по бокамъ-все мамушки да няньки И стражники съ съкирами въ рукахъ. Нарядъ на ней-весь въ камняхъ самоцвътныхъ, Такъ и горитъ, такъ и слѣпитъ глаза; Дугою бровь, медвяныя уста, Коса, какъ ночь, -- вся жемчугомъ увита; И, диво-дивное-какъ въ небъ божьемъ, Во лбу горить алмазная звёзда!.. Да ты никакъ не слушаешь, Царевна? (Софъя не слышить). Царевна-матушка, да что ты. Богъ съ тобой!..

#### Софья.

А? что?.. (очнувшись). Да, да... Ты что-жъ остановилась? Я слушаю: Димитрій-королевичъ Убилъ Царя-Далмата!.. Продолжай.

### MAMKA.

И не убилъ! Какъ можно, чтобъ убилъ! И сказку ту я кончила давно ужъ... За что убить? Отца-то, Государя, И убивать?.. Нътъ, матушка-Царевна, Не слушала меня ты!.. Охъ, давно Я разумомъ холопскимъ замѣчаю. Что ровно не въ себъ ты. Словно тънь. Печальная, по терему ты бродишь, Все думаешь о чемъ-то, да грустишь. Бывало, смѣхъ и бѣготню подымешь, Затормошишь совсёмъ меня, старуху, И не уймешь день цёлый... А теперь?... Нфтъ, чтобъ зайти по-прежнему въ свфтлицу, Да посмотръть, не лънятся-ль работать Золотошвейки и какой узоръ По бархату заморскому выводять; Или позвать къ себъ убогихъ странницъ, Послушать ихъ ръчей благочестивыхъ; Нфтъ, чтобъ нарядъ примфрить драгоцфиный...

### Софья.

Ахъ, мамушка, постыли мнѣ наряды! Не весь же вѣкъ пграть да наряжаться, Да и не та пришла теперь пора: Клобукъ—вотъ мой нарядъ!..

### Мамка (испуганно).

И, Богъ съ тобою,

Зачёмъ клобукъ? Ты молода еще: Живи себё на счастье да на радость! Молельщицъ, что-ли, мало у тебя? Зачёмъ тебё по службамъ и стояньямъ Трудить себя?.. Ты только прикажи—И вся Москва... что я, Москва!.. вся наша Русь-матушка, отъ мала до велика, Не разогнетъ спины въ мольбё усердной!..

### Софья.

Молельщицъ много—и враговъ не мало: Задумаютъ—безъ спроса постригутъ! И то сказать—по мнѣ хоть въ монастырь: Какая радость въ терему, въ неволѣ, Какая жизнь и счастье подъ замкомъ!

### Мамка (строго).

Ой, не грѣши! Ой, не гнѣви, Царевна. Создателя строптивостью напрасной! И то вездѣ дурные слухи ходятъ, Что честь свою ты мало бережешь И новшества по теремамъ заводишь. (Таинственно).

Что, будто, ты, съ Голицынымъ толкуя, Фату съ лица отбросила предъ нимъ!

Софья (холодно).

Отбросила, ну, да... такъ что-жъ такое?

Мамка.

Ахъ, грѣхъ какой!..

185

#### Софья.

Да что же туть за грѣхъ? Не вѣдьма-жъ я и не арапка тоже, Чтобъ миѣ въ лицо бояться посмотрѣть.

### Мамка.

Кто говорить, красавица ты наша!

### Софья.

Такъ что-жъ за грѣхъ? (Оживляясь).

Вонъ, въ греческой землъ,

Читала я, была одна Царевна,
Пульхерія—такъ та у ногъ своихъ
Не то бояръ—посланниковъ видала
Изъ разныхъ царствъ, отъ разныхъ королей!
За брата всей державой управляла,—
А умеръ онъ—сама взошла на тронъ!
А мы? Весь вѣкъ сидимъ мы въ теремахъ
Съ холопками да съ дурами своими!
Не смѣй взглянуть, не смѣй поднять фаты,
Всю жизнь тоскуй да плачь о лучшей долѣ!..
Ахъ, воля, воля, гдѣ ты, и когда
Спадутъ онѣ, тяжелыя оковы,
Разсыпятся желѣзные замки!..

Мамка (разводя руками).

Н-ну!..

### Софья (вставая).

Господи, когда бы, хоть на мигъ, Не въ сказкѣ, не во снѣ,—какъ та Царевна,— Московской самодержицей нобыть! Я знала бы, что дёлать мнё: сумёла-бъ И обласкать заёхавшаго гостя, И въ прахъ стереть лукаваго раба!.. (Задумывается, потомъ говорить, какъ бы въ забытьи). Толпа бояръ, покорныхъ и дрожащихъ— И тамъ, надъ ней, надъ этою толпой, Со скипетромъ и въ Царскомъ облаченьи...

#### MAMKA.

Господь съ тобой, о чемъ ты говоришь? Чего тебѣ недостаеть, Царевна?

Софья (задумчиво).

Ахъ, воля, воля!..

### MAMKA.

Матушка-Царевна, Послушай ты меня, свою холопку: Брось, не грѣши! Пусть въ греческихъ земляхъ Забыли стыдъ и девичій обычай, — У нихъ и все не по-людски... Неужто-жъ Порядки ихъ и намъ перенимать? Коли у насъ насчетъ Царевенъ строго-И хорошо!.. Сидите вы себъ, Какъ у Христа за пазухой. До васъ И ласточка коснуться не посм'веть, На васъ и день съ опаскою глядитъ! А толковать съ боярами въ совътъ Да королей заморскихъ принимать— Дѣвичье-ль это дѣло?.. Да у васъ И разума на это недостанеть, И голова отъ думы заболить!... Нѣтъ, матушка, не въ прокъ тебѣ ученье Пошло!.. Ну, что хорошаго: придетъ Къ тебф монахъ, торчитъ тутъ да толкуетъИ то не такъ, и это вотъ не такъ! Въ чужихъ земляхъ куда обычай лучше. Ему-то что? Сболтнулъ—и прочь убрался, А ты потомъ тоскуешь цѣлый день!

### Софья.

Не отъ наукъ тоска мнъ приключилась: Скорблю о томъ, что боленъ Государь! Ужъ сколько дней въ своей опочивальнъ Томится онъ, не въдая покоя, Ужъ сколько дней о здравіи его Во всёхъ церквахъ кольна преклоняють.

### Мамка.

Спаси его и заступи Господь!

### Софья.

Да, мамушка, молись, молись усерднѣй! Мнѣ давеча фонъ-Гаденъ говорилъ, Что нѣтъ ему спасенья... что, быть можетъ, Онъ даже дня не проживеть... Тогда... Ты знаешь ли, гдѣ будемъ мы? Намедни, Когда царю лѣкарство я давала, Видала я, какимъ змѣинымъ взглядомъ Нарышкины смотрѣли на меня!

### MAMKA.

Что-жъ, пусть глядять! Авось, Богь дасть, не сглазять.

### Софья.

Не сглазу я боюсь—боюсь другого. Что, ежели... по смерти Государя... (Шепотомъ). Взойдеть на тронь не брать Ивань, а Петрь? За первую тебя тогда возьмутся Нарышкины... Жельзомъ, иль огнемъ Облыжнаго добьются показанья! Меня запруть въ ствнахъ монастыря, А Милославскаго ушлють подальше: Съ Царицей у него старинный счетъ...

Мамка.

Ахъ, батюшки, вѣдь правда!..

Софья.

То-то правда!

Что запоещь, когда велять схватить Да поведуть на пытку къ палачамъ: «А нутка,—скажуть,—старая, сознайся, Съ къмъ въдалась Царевна по ночамъ, Кто помогаль ей въ замыслахъ крамольныхъ, Кто съ ней хотълъ Царицу извести».

Мамка (вз испугь оглядываясь).

Ой, матушка, ужъ не стращай!

Софья.

И туть же

Велять связать... рѣшетку раскалять...

Мамка (съ ужасомъ).

Ой, Господи!...

Софья.

А тамъ, когда порядкомъ Помучаютъ, сама меня предашь.

#### MAMKA.

Кто? Я предамъ?! Тебя, свою Царевну. Красавицу?! Не дѣло говоришь, Напраслиной старуху обижаешь. Да развѣ я Туда? Да пускай Всѣ жилы вытянутъ, пусть вырвутъ очи, Пусть всю меня изрѣжутъ по кускамъ... Нѣтъ, и тогда не вырвать палачамъ Изъ устъ моихъ единаго словечка! (Плачетъ).

## Софья.

Не плачь—тебѣ я вѣрю... Позови Ко мнѣ боярина Ивана. Нѣть, постой! Я вспомнила... Твой сынъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?

### MAMKA.

Да, матушка! Задумалъ послужить Отечеству и Государю.

### Софья.

Ну, такъ слушай. Когда увидишься ты съ сыномъ, то шепни, Что отъ Нарышкиныхъ вездѣ и всѣмъ обида. Что царскій лѣкарь былъ подкупленъ ими... (Шепотомъ).

А что взойди Царевна на престолъ, Она-бъ стръльцовъ по-царски обласкала... Разспрашивать начнетъ—ни слова больше. Теперь ступай.

### MAMKA.

Запомню, не собыссы. (Уходита).

### Софья (одна).

Гроза близка... Чу! первые раскаты Уже гремять надъ головой моей... Но нътъ въ душъ смятенья и тревоги: Я этоть чась предвидела давно. Съ ребячества рвалася я душою Изъ этихъ ствнъ постылыхъ на свободу. Я задыхалась въ нихъ! Во мракъ ночи Мнѣ грезились роскошныя палаты, Залитыя въ безчисленныхъ огняхъ, — Мнъ снился тронъ... Кружилась голова. Кипъла кровь, и сердце замирало... Съ тъхъ поръ мечты мои всегда со мной: Зоветь ли Царь къ себѣ въ опочивальню, Стою ли я предъ алтаремъ съ мольбою, Сижу-ль одна въ дѣвичьемъ терему-Я думаю одну и ту же думу... Не даромъ я наукой укрѣпила Свой слабый умъ для подвиговъ тяжелыхъ-Къ минувшему возврата больше нътъ! Пора разбить желъзные затворы И встать во всемъ величьи предъ толпой! За мигъ одинъ, мигъ власти и свободы, Я все отдамъ, п горе, горе темъ, Кто поперекъ моей дороги станетъ! (Задумавшись).

Бояринъ Милославскій по-неволѣ Мнѣ преданъ... Чернь—темна, глупа: Кто ласковъ съ ней да больше обѣщаеть — Тому она и служитъ!.. Князь Голицынъ — Уменъ, хитеръ, да и народу любъ... Предъ нимъ однимъ склониться я готова... Въ моей душѣ онъ первый разбудилъ Невнятное и сладкое волненье — Блаженный трепетъ дѣвственной любви...

Но если онъ задумаеть измѣну— Сумѣю и его не пощадить!

Милославскій (входя).

Царевнъ быю челомъ!

Софья.

Присядь, бояринъ.

Что Государь?

Милославскій. Плохъ, шибко плохъ, бользный!

Софья.

Ахъ, Господи, а я-то туть сижу! Пойду къ нему.

Милославскій.

Пообожди, Царевна, Есть дѣло до тебя... Царя спасти Не можешь ты, а о своемъ спасеньи Подумать бы давно тебѣ пора.

Софья.

Я не пойму рѣчей твоихъ, бояринъ.

Милославскій (осматриваясь).

Какъ не понять,—не малое дитя! Господь тебя разсудкомъ не обидѣль, А вотъ за то, что говоришь съ опаской, Хвалю!.. Теперь такія времена, Что безъ опаски—ой-ой-ой!

Софья.

Не знаю, Къ чему ты клонишь... Говори прямъе.

### Милославскій.

Ну, какъ не знать! Грѣшно со мной лукавить! Твои враги—мои враги, Царевна, Погибнешь ты—и мнѣ не сдобровать.

Софья (неръшительно).

Ты о Нарышкиныхъ?

Милославскій.

О комъ же больше? (Понижает голост).

Одни они дышать намъ не дають.
И давеча—вхожу я къ Государю—
Гляжу—они, какъ коршуны, надъ трупомъ
Столпилися... Дыханье затая,
Глядятъ въ глаза, подушки поправляють,
А сами, чай, и ждутъ и не дождутся,
Когда въ послъдній онъ вздохнеть!

Къ Царю, —

Лишь вышель я,—отправился Голицынь. (Софья дплаеть движение). Ты что вспорхнулась?

Софья.

Я?.. Я-ничего!.

Милославскій (тихо).

Онъ любъ тебътвое дъвичье дъло, И мнъ въ него мъшаться бы не стать, И видълъ я, да ничего не видълъ, И слышалъ я, да слыхомъ не слыхалъ!

### Софья (вспылива).

Ты видёль? Ты?.. Да что же могь ты видёть? Да какъ ты смёлъ...

### Милославскій (перебивая).

Не буду, виновать!
Не заикнусь... Мнѣ, вѣрно, показалось...
Да и къ тому-жъ тутъ нѣтъ большой бѣды:
Ты въ теремъ шла, а князь спѣшилъ къ Царю,
Такъ диво ли, что вмѣстѣ ненарокомъ
Сошлися вы?.. Да люди-то вѣдь злы!
Вы, можетъ быть, по простотѣ болтали
О томъ, о семъ, а вороги силетутъ
И не вѣсть что: Нарышкинымъ наскажутъ,
Что князя ты крамоламъ научала...

### Софья.

Такъ ты слыхалъ?..

### Милославскій.

Мнѣ что? Я въ сторонѣ. Я не доносчикъ на тебя, Царевна!

### Софья.

Ну, если такъ, таиться я не стану.
Ты правъ—мий любъ Голицынъ, и вчера...
Но если ты хитришь со мной, бояринъ?
Но если ты, укравши у меня
Довиріе и тайну, мий изминишь...

### Милославскій.

Нътъ, продавать тебя мит не разсчетъ! Передъ тобой я весь, какъ передъ Богомъ. Одной семьи вѣдь мы съ тобой, и оба Нарышкинымъ—что бѣльма на глазу... Повремени, Царевна,—будетъ время: Я расплачусь, и щедро расплачусь— Кровавою боярскою расплатой—За всѣ ихъ ласки и за всю любовь! Мы старые, заклятые враги... Когда скончался Алексѣй Михайлычъ, Кто помѣшалъ имъ на престолъ взвести, Помимо двухъ наслѣдниковъ законныхъ, Царевича Петра? Кто грудью всталъ За Өедора? Бояринъ Милославскій!

Софья.

Да, это такъ.

### Милославскій.

И власть бы ихъ—повѣрь,—
Не щеголять бы мнѣ боярской шапкой,
Не разъѣзжать съ толпою челядинцевъ
И не сидѣть, какъ я сижу съ тобой!..
Да и тебя едва ли пощадили-бъ...
А жаль: не въ кельѣ бы, не подъ замкомъ
Тебѣ сидѣть!..

Софья (рышительно).

Прочь хитрости, бояринъ!
Откроемся, ударимъ по рукамъ.
Ну, слушай же: съ Голицынымъ не даромъ
Шепталась я... Не о любви моей
Я говорила... Пусть минуютъ смуты—
И я любовь на дѣлѣ докажу!
Ты угадалъ: его я научала
Царевича Ивана поддержать...
Въ рядахъ стрѣльцовъ зажечь огонь крамолы...

Милославскій (въ раздумьи).

Да, вотъ въ чемъ дѣло!

Софья.

Ты, я чай,

Самъ въдаешь...

Милославскій (перебивая).

Нехорошо, Царевна, Охъ, какъ не хорошо! Ужъ быть бѣдѣ!

Софья.

Какой бѣдѣ? Голицынъ не измѣнникъ, Нарышкинымъ объ этомъ не прознать.

Милославскій.

Опасную затѣяла игру ты, И пахнеть то, какъ разъ, монастыремъ.

Софья (въ увлечении).

Монастыремъ? Не ошибись, бояринъ, Ужъ не вѣнцомъ ли царскимъ? (Милославскій встает»).

Ты куда-жъ?

Милославскій (кланяясь).

Ужъ я пойду... Мнѣ туть сидѣть не кстати, Я человѣкъ подвластный, небольшой... Гдѣ мнѣ съ тобой бить по рукамъ, холопу, Ужъ ты одна...

Софья (быстро подходя къ нему).

Да что ты, очумѣлъ? Смотри, съ собой шутить я не позволю, Наплачешься!

Милославскій.

До шутокъ ли теперь?

Ужъ я пойду...

Софья,

Ни съ мѣста! (*Tuxo*).

Образумься!

Иванъ Михайловичъ! Въдь самъ ты говорилъ...

## Милославскій.

Я говорилъ?! Грѣшно тебѣ, Царевна, Взводить поклепъ на вѣрнаго слугу! Я старъ; не мнѣ за козни приниматься, Мнѣ только бы до гроба дотянуть.

(Кланяется).

Будь ласкова, пусти меня, Царевна! Мнъ дъло есть...

## Софья.

Ага, такъ вотъ ты какъ!
Такъ ты пришелъ смѣяться надо мною?
Ты думаешь предательствомъ купить
Прощеніе за старыя крамолы?
Нѣтъ, лжешь, холопъ!.. Ты плохо разсчиталъ
Вѣдь я еще Царевна и съумѣю
Зажать тебѣ продажныя уста!
(Хлопаетъ въ ладоши).

Эй!..

# Милосиавскій.

Тс!.. Постой, постой одну минуту. Горячка ты, какъ погляжу, Царевна, А смѣтлива—все мигомъ разочла. Хвалю, хвалю... Вотъ то-то мнѣ и любо, Что братцу ты и сестрамъ не чета.

# Софья.

Ой, не хитри, не проведень, бояринъ!

# Милославскій.

Да неужли-жъ повърить ты могла,
Чтобъ я, Иванъ Михайлычъ Милославскій,
Могъ честь свою измъной запятнать?
Иль не бояринъ я? Иль мы другъ дружкъ
Чужіе? Нѣтъ, не знаешь ты меня:
Нарышкинскихъ подачекъ мнѣ не надо.
Я испытать хотълъ тебя, Царевна,
Узнать хотълъ, въ чьи руки отдаю
Свою судьбу,—и вижу, что съ тобою
Быть за одно—не страшно... Самъ къ тебъ
Я подхожу теперь съ поклономъ низкимъ
И говорю: ударимъ по рукамъ!
вко кланяясь, протягиваетъ руку; Софъя отстр

(Низко кланяясь, протягивает руку; Софья отстраняется).

Что-жъ ты молчишь? Не вършиь мнъ?

## Софья.

Бояринъ!

Тогда ли ты хитрилъ и притворялся, Или теперь лукавишь—я не знаю; Но крѣпко знаю я одно, что я Не дѣвочка, и что шутить со мною Такъ, какъ сейчасъ ты пошутилъ, опасно! Запомни-жъ это, и запомни твердо, Чтобъ на меня не плакаться потомъ! На этотъ разъ тебѣ я отпускаю Твою вину, но послѣ... не взыщи: Враговъ своихъ щадить я не умѣю!..

# въ альвомъ.

(E. A. C.).

Простите безумца за прошлые звуки, За дерзкіе звуки, проп'єтые вамъ: Въ нихъ не было правды, -- то праздныя руки Просились опять къ позабытымъ струнамъ... Съ людьми не схожусь я давно ужъ-и съ вами Не ближе душой, чёмъ съ другими, я быль,— Я лгаль вамъ: какъ мальчикъ, я тъшился снами. Какъ мальчикъ, святынею дружбы шутилъ. Какъ могъ я мгновенный обмѣнъ впечатлѣній И свётскую ласку за близость принять? Какъ могъ я такъ скоро, безъ думъ и сомнѣній. По первому слову всю душу отдать? И мало ли, сердце, такіе обманы И въ прошлые годы владѣли тобой? Еще и теперь не зажившія раны Горячею кровью сочатся порой!.. А вы... въ васъ не стану искать я причину Моей настоящей тоски и тревогь; Не вы виноваты, что я вполовину Быть близкимъ-ни съ къмъ пріучиться не могъ. Прошелъ мимолетный порывъ ослѣпленья, И въ васъ узнаю я все ту же толпу... Простите-жъ меня, -- не ищите сближенья, И дайте уйти мнъ въ мою скорлупу.

\* \*

Я плакаль тяжкими слезами, — Слезами грусти и любви, — Да осіяеть свёть лучами Мірь, утопающій вь крови. И свёть блеснуль передо мною, И лучезарень, и могучь, — Но не надеждой, а борьбою Горёль его кровавый лучь: То не быль кроткій отблескъ рая; Нёть, въ душномь сумракё ночномь Зажглась зарница роковая Грозы, собравшейся кругомъ...

# 1882-ой годъ.

\* \*

Если любить — безконечно томиться Жаждой объятій и знойныхъ ночей, — Я не любиль: я молился предъ ней Такъ горячо, какъ возможно молиться. Слово привъта на чистыхъ устахъ, Не оскверненныхъ ни злобой, ни ложью. Все, что, къ ея преклоненный подножью, Робко желалъ я въ завътныхъ мечтахъ... Можеть быть, твнь я любиль; надо мной, Можеть быть, снова-бъ судьба насмінась, И оскверненное сердце бы сжалось Новымъ страданьемъ и новой тоской. Но я усталъ... Мнъ наскучило жить Пошлою жизнью; меня увлекала Гордая мысль къ красотъ идеала, Чтобъ, полюбивъ, безъ конца бы любить...



Ахъ, этотъ лунный свътъ! Назойливый, холодный, Онъ въ душу крадется съ лазурной вышины, И будитъ вновь порывъ раскаянья безплодный И гонитъ отъ меня забвеніе и сны. Нътъ, видно, въ эту ночь мнѣ не задуть лампады! Пылаетъ голова. Въ виски стучится кровь, И тѣни прошлаго мнѣ не даютъ пощады, И въ сердцѣ старая волнуется любовь...

\* \*

Въ груди моей давно молчитъ негодованье; Какъ въ юности, не рвусь безумно я на бой; На торжество добра затмилось упованье, И отдаленныхъ грозъ заслышавъ громыханье, Я радъ, когда онѣ проходятъ стороной. Ихъ много грудь о грудь я встрѣтилъ, не блѣдиѣя, Я прежде ихъ искалъ, я гордо ждалъ побѣдъ... Но ближе мой закатъ—и сердце холоднѣе, И невозможиѣе желаемый разсвѣтъ. Теперь мечтаю я о радости забвенья, О мирномъ очагѣ, гдѣ за моей стѣной...

\* \*

Нѣтъ, не потонешь ты средь мертваго забвенья, Ночь, напоенная дыханіемъ цвѣтовъ, Ночь, даровавшая мнѣ счастье вдохновенья И радость тихихъ грезъ и тѣни свѣтлыхъ сновъ.

\* \*

Одни не поймутъ, не услышатъ другіе,
И пѣсня безплодно замретъ:
Она не разбудитъ порывы святые,
Не двинетъ впередъ и впередъ...
Что пѣсня для міра? Красивые звуки,
Мелодія стройныхъ рѣчей,
Поддѣльныя язвы, крикливыя муки,
Торгъ сердцемъ, торгъ мыслью своей!.

А въ пъсню такъ вложено много!.. Въ мгновенья Когда создавалась она, Въ душъ разгорались живыя мученья, Душа была стоновъ полна...

Грозою надъ ней вдохновенье промчалось, Въ раздумьи пылало чело; И то, что другихъ лишь слегка прикасалось, Пѣвца до страданія жгло.

О, сердце пѣвца, въ наши жалкіе годы, —
Ты пламя въ пустынѣ глухой;
Напрасно во имя любви и свободы
Горишь ты полночной порой...
Въ безлюдьи не нужны тепло и сіянье:
Кого озарить и согрѣть?..
И горько въ тебѣ шевелится желанье:
О, если-бъ совсѣмъ не горѣть!

· walkbere

\* \*

Все это было,—но было какъ будто во снѣ: Были и нѣжныя ласки, и тайныя встрѣчи... Личико дѣвушки кротко склонялось ко мнѣ; Тонкія, блѣдныя ручки ложились на плечи... Въ сумеркахъ вечера глухо рыдала рояль, Лампа свѣтила на книгу родного поэта...

Какъ хороша была даже печаль, Какъ тогда върилось въ ясную даль, Въ близость блаженства, въ побъду желаннаго свъта!..

О, мит не больно, что жизнь мит солгала: она Встмъ, кто ея объщаньямъ повърилъ, солгала! Пусть она будетъ, какъ прежде, темна и душна, — Лишь бы вдали не угаснулъ маякъ идеала! Если онъ свътитъ, — что значитъ холодная мгла, Буйныя волны и вътеръ?.. Пловецъ утомленный, Свътомъ его озаренный,

Малодушно не бросить весла!..

Но мнѣ мучительно-больно, —мнѣ стыдно до жгучей тоски, Что мое сердце мнѣ лгало... Прости мнѣ, моя дорогая, Лживыя слезы, на мраморъ могильной доски Тяжко упавшія, память твою оскорбляя: Нѣту любви, если годы похитить могли Чистый твой образъ изъ сердца... Безъ вѣчности чувства Смысла въ немъ нѣтъ!.. Если-жънѣтулюбви, —нѣтъ искусства Правды, добра, красоты, —нѣтъ души у земли!..

\* \*

\* \*

Какъ на взволнованномъ грозою океанѣ, Укрытый скалами, цвѣтущій островокъ, У очага семьи, подъ лаской старой няни, И тихъ, и свѣтелъ былъ родной твой уголокъ...

# изъ дневника.

Хоть бы хлынули слезы горячей волною,—
Я-бъ желанной грозы ихъ стыдиться не сталъ;
Какъ дитя бы къ подушкѣ прильнулъ головою
И рыдаль бы, такъ горько, такъ сладко рыдаль!..
Я рыдаль бы о томъ, что и тѣсно, и душно,
И мучительно жить, что на горе другихъ
Я и самъ начинаю смотрѣть равнодушно,
Не осиливши личныхъ страданій своихъ,
Что я глупое сердце мое презираю,
Что смѣюсь я надъ жалкою мыслью моей,—
И что жизнь и людей такъ глубоко я знаю,
Что не вѣрю ужъ больше ни въ жизнь, ни въ людей...

# МЕЧТЫ КОРОЛЕВЫ \*).

(На мотивъ изъ Тургенева).

Шуменъ праздникъ, — не счесть приглашенныхъ гостей.. Море звуковъ и море огней... Садъ и замокъ, и арки сверкаютъ въ огняхъ, — И цвътной ихъ каймой, какъ вънкомъ, окруженъ Прудъ и спитъ, и смъется сквозь сонъ,

И чуть слышно журчить въ камышахъ...

Шуменъ праздникъ и весель,—и только грустна Королева одна...

Что ей въ льстивыхъ ръчахъ восхищенныхъ гостей И въ стихахъ серенадъ знаменитыхъ пъвцовъ! Эти ръчи—продажныя ръчи рабовъ, Въ этой музыкъ слышатся звуки цъпей...

Съ колыбели ея появленье встрѣчалъ Общій рокотъ корыстныхъ похвалъ,— И наскучила ложь ей, и сердце въ груди

<sup>\*)</sup> Третій варіантъ.

204: 1882

Сжалось грустью,— и въ эту душистую ночь Страстно шепчеть ей сердце: Не върь имъ... уйди, Убъги отъ нихъ прочь!

Брось свой пышный нарядь и вёнецъ золотой Жадной стаё шутовъ и льстецовъ!
Здёсь такъ душно, а въ рощё надъ тихой рёкой Такъ живителенъ воздухъ, согрётый весной, Такъ присталъ бы къ головкё твоей молодой Ароматный вёнокъ изъ цвётовъ!..

Пусть подъ сводами залъ и въ затишьи аллей Въютъ перья беретовъ и шпоры звенять,—
Тамъ, за садомъ, въ тъни наклоненныхъ вътвей Статный юноша ждетъ: волны русыхъ кудрей Упадаютъ на грудь, а въ лазури очей Одинокія слезы горять!..



\* \*

Что дамъ я имъ, что въ силахъ я имъ дать?
Мысль?.. О, я мысль мою глубоко презираю:
Не ей въ тяжелой мглѣ дорогу указать,
Не ей надеждою блеснуть родному краю.
Усталая, она безсильна передъ зломъ,
Предъ стономъ нищеты, предъ голосомъ мученья.
Она изнемогла подъ тягостнымъ крестомъ,
Она истерзана отъ скорби и сомнѣнья...
Я-бъ отдалъ имъ любовь, отрекшись отъ себя...

\* \*

Я васъ ждала вчера, мой мальчикъ дорогой, Я ни на мигъ вчера окна не покидала, Пока не поняла съ безсильною тоской, Что тщетно вѣрила и тщетно ожидала. Вы не пришли... О, какъ была на васъ я зла, Какъ плакала... всю ночь уснуть я не могла, И чуть затихло все, — въ слезахъ, полуодѣта, Украдкою отъ всѣхъ я въ садикъ нашъ сопла И думала о васъ до самаго разсвѣта. Я поняла теперь, что тутъ, какъ и всегда, Вы были правы... я себя держала съ вами. Какъ дѣвочка. . . .

\* \*

# изъ дневника.

Сегодня всю ночь голубыя зарницы
Мерцали надъ жаркою грудью земли;
И мчались разорванныхъ тучъ вереницы,
И мчались, и тяжко сходились вдали...
Душна была ночь, — такъ душна, что порою
Во мглѣ становилось дышать тяжело;
И сердце стучало, и знойной волною
Кипѣвшая кровь ударяла въ чело...
Отъ сонныхъ черемухъ, осыпанныхъ цвѣтомъ
И сыпавшихъ цвѣтомъ, какъ бѣлымъ дождемъ,
Съ невнятною лаской, съ весеннимъ привѣтомъ,
Струился томительный запахъ кругомъ.
И словно какая-то тайна свершалась
Въ торжественномъ мракѣ глубокихъ аллей
И сладкими вздохами грудь волновалась,

И страсть, трепеща, разгоралася въ ней... Всю ночь пробродилъ я, всю ночь до разсвѣта, Обвѣянный чарами нѣги и грезъ; И страстно я жаждалъ роднаго привѣта, И женскихъ объятій, и радостиыхъ слезъ... Какъ волны, давно позабытые звуки Нахлынули въ душу, пылая огнемъ, И бились въ ней, полные трепетной муки, И отклика ждали въ затишъи ночномъ...

А демонъ мой, — демонъ тоски и сомнѣнья, Не спалъ... Онъ шепталъ мнѣ: — «Ты помнишь о томъ, Какъ гордо давалъ ты обѣтъ отреченья Отъ радостей жизни — для битвы со зломъ? Куда-жъ онѣ скрылись, прекрасныя грезы? Стыдись — вѣдь горячія слезы твои О счастьѣ и ласкѣ — позорныя слезы, — Въ нихъ жажда забвенья и жажда любви!..»

Да, смѣйся, мой демонъ, но грезы былаго Не трогай язвительнымъ смѣхомъ своимъ!.. Ты смѣйся надъ тѣмъ, что я сердца больнаго Еще не осилилъ сознаньемъ святымъ, Что мнѣ еще тяжки борьба и ненастья, Что трудно порою мнѣ спорить съ тобой, Что мнѣ, малодушному, хочется счастья, Какъ путнику—тѣни въ томительный зной...

Но знай, что я твердо созналь, что покуда Такъ душны покровы почной темноты, Такъ много на свътъ бездольнаго люда, — О личномъ блаженствъ постыдны мечты. И знаю я твердо, что скоро съ тобою Я слажу, мой демонъ, изгнавъ тебя прочь, И сердце, какъ встарь, не сожмется тоскою, Тоскою о счастъъ въ весеннюю ночь!..

\* \* \*

Любовь -- обманъ, и жизнь -- мгновенье, Жизнь — стонъ, раздавшійся, чтобъ смолкнуть навсегла! Къ чему же я живу, къ чему мои мученья, И боль отчаянья, и жгучій ядъ стыда? Къ чему-жъ, не въруя въ любовь, я самъ такъ жадно, Такъ глупо жду ея всей страстною душой, И такъ мнъ радостно, такъ больно и отрадно И самома любить съ надеждой и тоской? О, сердце глупое, когда-жъ ты перестанешь Мечтать и отзыва молить? О, мысль суровая, когда же ты устанешь Все отрицать и все губить? Когда-жъ блеснетъ для васъ возможность примиренья? Я боленъ, я усталъ... Изъ незажившихъ ранъ По каплѣ кровь идетъ... Проклятье вамъ, сомнѣнья! Я жить хочу, любить... И пусть любовь - обманъ!

\* \*

Откуда вы, старинные друзья, Святыя слезы упованья? Какъ жадно васъ ждала душа моя Въ года сомнѣнья и страданья!

\* \*

Словно въ склепѣ лежу я подъ тяжкой плитою, Словно я, погребенный, очнулся въ землѣ И кричу, задыхаясь, съ безсильной тоскою, И зову безнадежно во мглѣ.

Тамъ, надъ этой плитою—весна золотая, Ясный солнечный день и душистая тѣнь,

Тамъ, узоръ на чугунъ и на мраморъ бросая, Колыхается—дышетъ сирень. Тамъ—и краски и звуки, и жизнь и сіянье...

\* \*

Счастье, призракъ ли счастья,—не все ли равно? Клятвъ не нужно, моя дорогая... Только было-бъ усталое сердце полно, Только-бъ тихой отрадой забылось оно, Какъ больное дитя, отдыхая.

Я впередъ не смотрю—и покуда нѣжна, И покуда тепла твоя ласка, Не спрошу у тебя я, надолго-ль она, Не капризомъ ли женскимъ она рождена, Не обманетъ ли душу, какъ сказка?...

Но зато и себя я не стану пытать, Чтобъ не вызвать сомнѣній невольно; Я люблю твои иѣсни и рѣчи слыхать, Мнѣ съ тобою легко и свободно дышать, Мнѣ отрадно съ тобой—и довольно...

А наскучу тебѣ я, скажи... Не жалѣй Отравить мою душу тоскою; Мнѣ не нужно неволи и жертвы твоей, Въ жизни много и такъ безполезныхъ цѣпей. Что за радость быть вѣчно рабою?

И простимся съ тобой мы... И крѣпко тебѣ Я пожму на прощаніе руку, — Какъ сестрѣ въ пережитой житейской борьбѣ, — И съумѣю, безъ словъ и упрековъ судьбѣ, Неизбѣжную встрѣтить разлуку...

-670-

\* \*

Въ тотъ полный счастья мигь, когда передо мной Ты въ первый разъ, о мысль, изъ сумрака предстала, И руку мнѣ дала и позвала съ собой Къ сіянью истины и къ блеску идеала,— Какъ чудно ты была прекрасна!..

Нътъ больше силъ! Подъ тънь, куда-нибудь подъ тънь! Вотъ надъ дорогою—нависшая олива. Присядемъ. Чудный день! Горячій, страстный день! А что за даль вокругъ, и что за видъ съ обрыва!

\* \*

Пугая мысль мою томящей тишиною, Изъ глубины аллей, мучительно-душна, Она идеть, идеть, овладѣвая мною, Ночь злобы и тоски, глухая ночь безъ сна. Открывъ мое окно, я бодрствую... Уснувшій, Беззвученъ темный садъ... Все рѣже огоньки Въ замолкнувшемъ селѣ... Серпъ мѣсяца, блеснувшій Надъ тихой рощею, колеблется въ рѣкѣ. Безбрежныя поля слилися съ небесами, А тамъ, гдѣ чуть горитъ поблекнувшій закатъ, Какъ привидѣнія съ простертыми руками, Застывши въ воздухѣ взмахнувшими крылами, Нѣмыя мельницы недвижимо стоятъ... Родныя, милыя мѣста!.. Воспоминанья Глядять въ лицо мое изъ каждаго куста...

\* \*

Ахъ, довольно и лжи, и мечтаній! Ты отвѣть мнѣ, презрѣнья ко мнѣ не тая: Для кого эти стоны страданій, Эта скорбная пѣсня моя?

Да, я пальцемъ не двинулъ—я лишь говорилъ.
Пусть то истины были слова,
Пусть я въ нихъ, какъ сумълъ, перелилъ,
Какъ я свято любилъ,
Какъ горъла въ работъ за міръ голова,
Но что пользы отъ нихъ? Кто слыхалъ ихъ—забылъ...

\* \*

Темно грядущее... Пытливый умъ людской Предъ тайною его безсильно замираетъ: Кто скажетъ—день ли тамъ мерцаетъ золотой, Иль новая гроза зарницами играетъ?

# СВЯТИТЕЛЬ \*).

\*\*\*

(Народное преданье).

Издалека, отцы, къ вамъ въ обитель я шла, Какъ дошла—и сама ужъ не знаю; Видно Божія сила меня провела По безлюдному вашему краю. Глушь-то, глушь-то какая!.. Идешь цёлый день, Ни души на дорогѣ не встрѣтишь, Рада-рада, коль дальній дымокъ деревень Или крестъ колокольни замѣтишь.

<sup>\*)</sup> Первый варіанть:

Объ обители вашей далеко идутъ
Между темнымъ народомъ разсказы:
Встарину самъ Угодникъ нашелъ въ ней пріють,
Укрываясь отъ свѣтской заразы...
Самъ своими руками на храмъ вашъ принесъ
Первый камень смиренный Святитель;
И сподобилъ его за смиренье Христосъ
Чудесами прославить обитель.

Не собраться бы къ вамъ, да нужда помогла;
Отпросясь, помолилась я Богу,
Попрощалась съ селомъ и пошла, въ чемъ была,
По разсказамъ, да спросамъ въ дорогу...
Самъ Христосъ вамъ, отцы, даровалъ благодать
Врачевать насъ, объятыхъ скорбями,
Уврачуйте-жъ меня вы, несчастную мать!—
Припадаю я къ вамъ со слезами.

Быль сынокь у меня; грёхъ промолвить упрекъ: Жили съ нимъ мы безъ ссоръ и безъ брани. Тихъ да ласковъ, меня онъ, какъ душу, берегъ, И души я не чаяла въ Ванѣ! Выросъ парень на диво: красавецъ собой, Статный, рослый, вездѣ поспѣваетъ... Точно шутитъ, бывало, идетъ за сохой, Точно обручъ подкову ломаетъ...

Да случилась бѣда съ нимъ: прошедшей зимой Снарядился онъ въ лѣсъ за дровами,— А на-встрѣчу нашъ баринъ опушкой лѣсной ѣдетъ съ псовой охоты съ гостями. Заглядѣлся мой парень,—сосѣдъ-генералъ, Егеря, доѣзжачіе хваты,— Заглядѣлся,—шапченки-то сдуру не снялъ,— И попалъ, горемычный, въ солдаты.

Что-жъ, Богъ далъ, Богъ и взялъ,—я не стала роптать, Обнялась съ нимъ, кручину скрывая,

И пошель онь, мой соколь, съ полкомъ воевать На чужбину изъ нашего края...
Гдё онь, что съ нимъ—не знаю; слыхать стороной, Будто врагь одолёль насъ сначала, А потомъ мы сошлись съ нимъ подъ Бёлой Москвой, И Москва, какъ свёча, запылала...

И какъ будто бѣжалъ онъ за море отъ насъ,
И за нимъ мы въ погоню погнали;
Только гдѣ-жъ это море, спрошу я у васъ?
Вы учены, чай вы и слыхали...
Правда все это, нѣтъ ли,—но въ сердцѣ моемъ
Нѣтъ покоя: встаетъ предо мною,
Какъ живой, мой Ванюша и ночью и днемъ,
Въ ратномъ полѣ, подъ Бѣлой Москвою...

Снится мнѣ, что лежитъ онъ, обнявшись съ врагомъ, А въ груди его тяжкая рана...
Дымъ отъ вражьихъ пищалей нависнулъ кругомъ, Словно пологъ ночнаго тумана...
Крики, стоны, рыданья, стукъ конскихъ копытъ, Барабаны гремятъ, не смолкая, А вверху, надъ страдальческимъ полемъ, кружитъ Черныхъ вороновъ хищная стая...

И лежить онь, и стонеть... Померкнуль вь очахь Ясный свёть оть томительной муки, Запеклась богатырская кровь на устахь, Разбросались могучія руки; И какъ будто меня онь, родной мой, зоветь, Будто просить онь пить, изнывая; И копытомь промчавшійся конь его бьеть, Оглушаеть гроза боевая...

Нѣтъ отбою отъ думъ!.. Не отгонишь ихъ прочь, Не сомкнешь утомленныя очи, Не сомкнешь напролетъ всю осеннюю ночь,— А длинны онѣ, темныя ночи! Безъ сынка-то такъ пусто, такъ глухо въ избѣ!.. Чуть примѣтно лучина мигаетъ... Тишь, да черныя думы, да вѣтеръ въ трубѣ Какъ надъ мертвымъ немолчно рыдаетъ!..

# СВЯТИТЕЛЬ \*).

(Легенда).

Глухо въ нашей сторонкъ: лъса да лъса...
По лъсамъ ни пути, ни дороги;
Въчно скрыты за пологомъ тучъ небеса,
Нивы чахлы, и села убоги.
А въ осеннія ночи угрюмый нашъ край
Словно Богомъ забытъ: не смолкая,
Волчій вой раздается вокругъ, то и знай,
Бродитъ вьюга, деревья ломая,
Стонутъ старыя сосны, ползутъ надъ землей,
Колыхаясь, туманы съдые,
И стучатъ въ берега опъненной волной
Съ дикимъ плачемъ озера лъсныя...

Вечерѣло... За темно-багровымъ крыломъ Хмурой тучи заря догорала,— Догорала заря, и прощальнымъ лучомъ На церковномъ крестѣ трепетала...

<sup>\*)</sup> Второй варіанть.

# СВЯТИТЕЛЬ \*).

Для тебя непротивна, какъ я погляжу, Съ мужикомъ, съ неученымъ бесъда... Что-жъ, изволь, я, пожалуй, тебъ разскажу, Что слыхаль я когла-то отъ дела. Только дряхиъ я, родимый, забывчивъ подчасъ... Старику не упомнить иного!.. Ну, да ты не осудишь простой мой разсказъ, Деревенское, темное слово. Край нашъ, самъ ты видалъ, и безлюденъ, и глухъ, Лѣсъ да лѣсъ... Ни пути, ни дороги; Деревеньки---пятокъ обвѣтшалыхъ лачугъ, Села ръдки, а нивы убоги... Наши зимы суровы, выожливые дни, Непогодныя, темныя ночи; Бродять волки кругомъ, и горять, какъ огни, По опушкамъ ихъ жадныя очи. Словомъ, — точно мы Богомъ забыты... Порой Жутко станетъ, какъ выога ночная Запоетъ, замететъ, зашатаетъ избой, Да завоеть въ трубъ, какъ шальная... Тамъ, за этимъ лъскомъ, что видать изъ окна. Есть обитель: давно надъ рекою Золотыми крестами сіяеть она И быльеть зубчатой стыною. Сотни лъть ея колоколь мърно гудить, По зарѣ на молитву сзывая, И далеко ударъ за ударомъ летитъ Надъ лъсными вершинами края... Много ходить въ народъ сказаній о ней: — Встарину, - говорять тв сказанья, -Самъ Угодникъ нашелъ въ ней пріютъ отъ скорбей

<sup>\*)</sup> Третій варіанть.

И покой отъ мірскаго скитанья; Самъ, своими руками на церковь принесъ Первый камень блаженный Святитель, И сподобилъ его за смиренье Христосъ Чудесами прославить обитель. Если ты обездоленъ людьми и судьбой, Если горе къ тебѣ залетѣло, Если тяжкій недугь, присосавшись зм'вей, Какъ огнемъ изсушилъ твое тъло, Если нътъ отъ тоски тебъ сна по ночамъ, Если трудъ твой въ рукахъ не спорится,— Приходи въ монастырь приложиться къ мощамъ, Приходи въ монастырь помолиться. Любить Божій Угодникъ рабочій народъ И видна наша немочь Святому: Какъ рукой съ тебя сниметъ онъ бремя заботъ. Какъ туманъ съ тебя свъетъ истому, Словно камень свалилъ съ облегченной груди, И слёда нётъ кручины постылой... И ужъ гдъ-жъ ты, кручина, дъвалась!.. Приди-Я съ тобою помѣряюсь силой!..

Порой мн кажется, что жизнь не начиналась, Что пережитое — какой-то смутный сонъ, Что впереди еще все свътлое осталось...

The state of the s

Ровныя, плавныя строки, Словно узоръ, ласкающій глазъ!.. О, мои пъсни, —какъ вы стали далеки На страницахъ книжки отъ сердца, создавшаго васъ!

Вы ли это, безумные, жгучіе звуки? Вась ли, бл'єдный оть страстнаго чувства, въ безсонную ночь, Призываль я, ломая безсильныя руки И мечтая хоть вами измученнымь братьямь помочь?

Но едва вы въ слова выливались, могучая сила Отлетала отъ васъ... вы блёднёли, какъ звёзды съ зарей... Никого ваша жгучая правда собой не смутила, Никого вы къ святынё любви не склонили собой. Язвы прикрылись цвётами, Мелодіей скрытъ диссонансъ безконечныхъ мученій... Вы, родясь, умирали, и, въ сердцё пылая слезами, Надъ толпой пронеслись только тёнью тревогъ и сомнёній!..

\* \*

Въ сомнѣньяхъ мысль изнемогла, Безъ пищи чувство очерствѣло!..

\*

Въ открытое окно широкими снопами
Струится лунный свътъ съ лазурной вышины,
И бьетъ въ глаза мои холодными лучами,
И гонитъ отъ меня встревоженные сны.
А за окномъ, внизу, вся въ блескъ, вся сіяя,
Столица шумная и дышетъ, и кипитъ,
И смутный гулъ надъ ней отъ края и до края,
Какъ моря смутный гулъ, недвижимо стоитъ!
Къ чему таиться мнъ? Въ лучахъ и въ мракъ ночи
Одинъ я, и ничьи въ безмолвіи ночномъ
Чужія, дерзкія, докучливыя очи
Не осмъютъ меня съ нахальнымъ торжествомъ.
Ни другъ, ни злобный врагъ безсмысленнымъ укоромъ

Не заклеймять мою незримую печаль,
И я могу одинь и несмущеннымь взоромь
Окинуть прошлое и заглядьться въ даль.
Больное прошлое! За школьными ствнами,
За мертвой книгою, безъ ласки, безъ семьи,
Какъ нищій, я молиль съ недьтскими слезами
Тепла и радости, участья и любви.
Дни одиночества среди толпы веселой,
Дни отверженія отъ игръ ихъ и затьй
И первой мысли трудъ, безплодный и тяжелый,
Въ ньмой безсонниць томительныхъ ночей.
А посль—жизнь борьбы, жизнь горя и сомньній!...

-46464

\* \*

Она, опять она!.. Какъ вдругъ преобразилось Все въ бѣдной комнаткѣ... Она ко мнѣ идеть... Пришла—и руки жметь, и тихо наклонилась, И пѣсню старины задумчиво поетъ. Родная, милая!.. О, если эти слезы Еще кипятъ въ груди—онѣ сейчасъ замрутъ, То—слезы радости...

# эпиграфъ къ одной изъ тетрадей.

Здѣсь все, что я сберегь отъ суетнаго свѣта И что перестрадаль одинъ въ ночной тиши,— Здѣсь перлы лучшіе со дна моей души...

\* \*

Ночь гасла... Вставаль предразсвётный тумань. По взморью, надь буйнымъ прибоемъ, Бёлёя, какъ пёна, тянулся нашъ станъ И чутко дремаль передъ боемъ. Въ туманё чуть искрились пятна костровъ, А въ темной дали передъ нами На грозной вершинё твердыня враговъ Чернёла своими стёнами...

\* \*

Съ пожелтълыхъ клавишъ плачущей рояли, Подъ ея больными, дряхлыми руками, Поднимались звуки, страстно трепетали И вились надъ ней завѣтными тѣнями... Чудныя ей въ звукахъ виделись картины!... Вся отдавшись имъ, она позабывала, Что ея чело изръзали морщины, Что прожитой жизни не начать сначала... Въ жалкомъ, старомъ тълъ силою искусства, Какъ въ цвъткъ, ожившемъ съ солнцемъ и весною, Пылко разгорались молодыя чувства, Проходя по сердцу лаской и грозою... И мечтался залъ ей, блещущій огнями, И въ толпъ, объятой мертвой тишиною, Онъ, ея избранникъ, съ темными кудрями, Съ ясною улыбкой, съ любящей душою... И мечталось ей, что вновь къ ней возвратились 

\* \*

Сердце сжимается: столько страданія, Столько свинцоваго горя кругомъ!..

\* \*

Я сегодня въ кого-то, какъ мальчикъ, влюбленъ, Но въ кого — разгадать не съумѣю, Въ эту даль, или въ звѣздный ночной небосклонъ, Или въ полную мрака аллею. Знаю только, что такъ не дышалъ я давно, Какъ сегодня дышу, отдыхая; Полной грудью дышу, распахнувши окно И полуночнымъ звукамъ внимая... Знаю только, что дѣтски я счастливъ, и самъ, Какъ дитя, я хотѣлъ бы отдаться Безпричиннымъ восторгамъ и радостнымъ снамъ, И прощать, и любить, и смѣяться...

\* \*

Не лги передъ собой, не тѣшь себя мечтаньемъ, Что много насъ, борцовъ за истину и свѣтъ, Что чисты сердцемъ мы и крѣпки упованьемъ...

ata.

\* \*

Сквозь мглу прошедшаго встаеть передо мною Туманный образъ твой... Ты рано умерла. Ты умерла еще прекрасной, молодою, Но ужъ измученной трудомъ и нищетою, Не въруя въ добро и не осиливъ зла.

Подъ голосъ клеветы, подъ шопотъ осужденья, Работница, въ кругу чужихъ тебѣ людей, Перестрадала ты послѣднія мгновенья, Томясь предчувствіемъ за насъ, твоихъ дѣтей. Ты горько плакала, ты настрадалась вволю, Униженно за насъ моля ихъ, какъ раба,— Но тщетно было все, и пала намъ на долю Такая-жъ, какъ тебѣ, суровая судьба!..

\* \*

Не упрекай меня за горечь этихъ пѣсенъ:
Не я виной тому, что міръ вашъ, — міръ цѣпей,
Міръ горя и борьбы, и душенъ мнѣ, и тѣсенъ,
Что я инаго жду отъ жизни и людей...
Нѣтъ лжи въ стихѣ моемъ, — не призрачныя муки
Пою я, какъ фигляръ, ломаясь предъ толпой,
Но стоютъ многихъ слезъ мои больные звуки
И стонъ мой — стонъ живой...
Не упрекай меня, но пожалѣй, какъ брата,
Я задыхаюсь здѣсь, я боленъ, я усталъ...
Еще мгновеніе, — и въ сердцѣ безъ возврата...

Изъ поэмы «УЗНИКЪ».

I.

Ни звука въ угрюмой тиши каземата, Уснулъ у тяжелыхъ дверей часовой. Нева, предразсвътной дремотой объята, Зеркальною гладью лежить за стъной.

По плитамъ сырого, какъ склепъ, корридора Не слышно привычныхъ дозорныхъ шаговъ, И только съ бѣлѣющей башни собора Доносится бой отдаленныхъ часовъ. Внимая имъ, узникъ на мигъ вспоминаетъ, Что есть еще время, есть ночи и дни, Есть люди, которымъ и солнце сіяеть И звъзды свои зажигають огни. Кого-жъ стерегуть эти тихія воды, Гремящая сталь заостренныхъ штыковъ, И крѣпкія двери, и душные своды, И тяжкія звенья позорныхъ оковъ? Отвътьте, не мучьте... Душа изнываеть! И пусть — если люди бездушно молчать — Мнѣ плескомъ и шумомъ Нева отвѣчаетъ И мертвые камни проклятьемъ гремять! Кровавая повъсть! Позорная повъсть! На судъ передъ гнѣвной отчизной твоей, Холопская наглость, продажная совъсть И звърская тупость слъпыхъ палачей!

На судъ безпощадный, на судъ справедливый!

# · II.

process of the col-

Ты, для кого еще и день въ лучахъ сіяетъ, И ночь въ вънцъ изъ звъздъ проходить въ небесахъ, Кому дышать и жить ни ужасъ не мъщаетъ, Ни низкій сводъ тюрьмы, ни цепи на рукахъ, — Изъ каменныхъ гробовъ, и душныхъ, и зловонныхъ, Изъ-подъ охраны волнъ, гранита и штыковъ Прими, свободный брать, привъть оть осужденныхъ, Услышь, живущій брать, призывы мертвецовъ! Да, мы погребены, мы отняты врагами У нашей родины, у близкихъ и друзей,

Мы клеймены огнемъ, изорваны кнутами, Окружены толпой бездушныхъ палачей... Пускай же эта пёснь, какъ звукъ трубы сигнальной, Отъ насъ домчится въ міръ и грянеть по сердцамъ, И будеть намъ она - молитвой погребальной, А вамъ, еще живымъ, -- ступенью къ лучшимъ днямъ!

Если въ лунную ночь, въ ночь, когда по уснувшему

Ходять волны тепла и струится дыханье цвътовъ, И вдали, за ръкой, открываются жадному взгляду Широко-широко озаренныя дали луговъ; Если въ лунную ночь ты въ глубокой аллев терялся, И дышаль, и глядёль, и внималь, какь струится волна. — Знай: ее ты видаль! То не бёлый туманъ разстилался, То, легка и стройна, предъ тобой пролетала она... Если въ зимнюю ночь, въ ночь, когда, словно звѣрь, завываетъ,

Сыпля снёгомъ, мятель, и въ закрытыя ставни стучитъ, И глубокая мгла, точно саванъ, поля одъваетъ, И сёдая сосна за окномъ, нагибаясь, скрипитъ; Если въ зимнюю ночь ты сидёлъ предъ горящимъ

каминомъ. --

Знай: ее ты видалъ!..

Послѣдняя ночь... Не увижу я больше разсвѣта; Встанеть солнце, краснъя сквозь мутную рябь облаковъ, И проснется столица, осеннимъ туманомъ одъта, Для обычныхъ тревогъ, для безцъльной борьбы и трудовъ.

Дверь каморки моей будеть долго стоять затворенной. Кто-нибудь изъ друзей переступить потомъ за порогъ И окликнеть меня... и отступить назадъ, потрясенный, Увидавъ бездыханный мой трупъ распростертымъ у ногъ. Въ лужѣ крови я буду лежать, неподвижный и блѣдный; Ножъ застынеть въ рукѣ... нестерпимая боль искривитъ Посинѣвшія губы...

# (Варіантъ).

Но ни свисть пароходовь, ни уличный гуль и движенье Не разбудить меня. Съ торжествующимь, блёднымь лицомь Буду гордо вкушать я покой и забвенье, И безмолвная смерть осёнить меня чернымь крыломь... Ядь промчится огнемь по мускуламь дряблаго тёла, Мигь страданья—и я недоступень страданью, какъ богь, И жизнь отлетёла, И замерь послёдній, агоніей вырванный вздохъ.

\* \*

Все рѣже свѣтлыя минуты вдохновенья, И близокъ, можетъ быть, тоть безотрадный день, Когда въ душѣ моей послѣдній звукъ, какъ тѣнь...

\* \*

Художники ее любили воплощать
Въ могучемъ образѣ славянки свѣтлоокой,
Склоненною на мечъ, привыкшій побѣждать,
И съ думой на челѣ, спокойной и высокой.
Осѣнена крестомъ, лежащимъ на груди,
Съ орломъ у сильныхъ ногъ и радостно сіяя,
Она глядить впередъ, какъ будто впереди
Обѣтованный рай сквозъ сумракъ прозрѣвая.

Мнѣ грезится она иной: томясь въ цѣпяхъ, Порабощенная, несчастная Россія,— Она не на груди несетъ, а на плечахъ Свой крестъ, свой тяжкій крестъ, какъ несъ его Мессія. Въ лохмотьяхъ нищеты, истерзана кнутомъ, Покрыта язвами, окружена штыками, Въ тоскѣ она на грудь поникнула челомъ, А изъ груди, дымясь, струится кровь ручьями...

- О лесть холопская! ты міру солгала!

\* \*

Мнъ снился страшный сонъ, — мнъ снилось, что надъ міромъ Я поднять, какъ листокъ, размахомъ мощныхъ крылъ И мчусь все вверхъ и вверхъ, объять ночнымъ эниромъ И озаренъ огнемъ безчисленныхъ свътилъ. Внизу лежить земля, закутавшись въ туманѣ, И между мной и ей, свиваясь и клубясь, Проходять облаковъ сёдые караваны, То утонувъ во мглѣ, то вдругъ осеребрясь. Порой, сквозь ихъ просвъть, мнъ видятся вершины Крутыхъ, скалистыхъ горъ и блескъ ихъ ледниковъ, И голубыхъ морей зеркальныя равнины, И мертвый мракъ пустынь, и пятна городовъ. Мнѣ слышенъ слитный гулъ, стоящій надъ землею, Стихающій внизу, какъ отдаленный громъ, И я все мчусь и мчусь съ ужасной быстротою, Все выше, - вверхъ и вверхъ, -- въ безмолвіи ночномъ И воть ужъ нѣть земли...



## TEPON.

Тебя вѣнчаетъ лавръ... Дивясь тебѣ, толпится Чернь за торжественной процессіей твоей, Какъ лучшимъ изъ сыновъ, страна тобой гордится. Ты на устахъ у всёхъ-ты богъ последнихъ дней! Вопросовъ тягостныхъ и тягостныхъ сомнѣній Ты на пути своемъ безоблачномъ далекъ, Ты сліпо віруешь въ свой благодатный геній И въ свой заслуженный и признанный вѣнокъ. Но что же ты свершиль?.. За что передъ тобою Открыть безсмертія и славы св'єтлый храмъ, И тысячи людей, гремя тебъ хвалою, Свой пламенный восторгь несуть къ твоимъ ногамъ? Ты бледень и суровъ... Не светится любовью Холодный взоръ твоихъ сверкающихъ очей; Твой мечь опущенный еще дымится кровью, И въетъ ужасомъ отъ гордости твоей! О, я узналь тебя! Какъ ангелъ разрушенья, Какъ смерчъ, промчался ты надъ мирною страной, Топталь хивба ея, сжигаль ея селенья, Разилъ и убивалъ безжалостной рукой. Какъ много жгучихъ слезъ и пламенныхъ проклятій Изъ-за клочка земли ты съяль за собой; Какъ много погубилъ ты сыновей и братій Своей корыстною, безумною враждой! Твой путь-позорный путь! Твой лавръ-насмёшка злая! Недолговъченъ онъ... Едва промчится мгла, И надъ землей заря забрежжетъ золотая— Увядшій, онъ спадеть съ безславнаго чела!..



Пусть плачеть и стонеть мятежная вьюга, И волны потока угрюмо шумять: Въ нихъ скорбное сердце почуяло друга,

Въ нихъ тѣ же рыданья и стоны звучатъ. Миъ страшно затишье... Въ безсонныя ночи. Когда, какъ могила, природа молчитъ, Виденья минувшаго смотрять мне въ очи И прошлая юность со мной говорить. О, эти видёнья!.. Сурово, жестоко Они за измѣну былому грозятъ И въ бѣдную душу глубоко-глубоко Своимъ негодующимъ взоромъ глядятъ. Она беззащитна!.. Слова оправданья— Ничто передъ правдой безмолвныхъ ръчей, И некому высказать эти страданья, И некуда скрыться отъ этихъ очей! Когда же осенняя выога бушуеть. И быется потокъ безпокойной волной, Мнѣ кажется—мать надо мною тоскуеть И нѣжно мнѣ шепчеть: «усни, дорогой».

\* \*

О, если-бъ только власть сказать душѣ: «Молчи! Не рвись впередъ, не трепещи любовью, За братьевъ страждущихъ въ удушливой ночи Не исходи по каплѣ кровью! Не стоитъ жалкій міръ ни жертвъ, ни слезъ... Безсильна мысль твоя, и лгутъ твои стремленья.—Ищи-жъ и для себя благоуханныхъ розъ, Забудься же и ты въ позорѣ наслажденья». Но чуткая душа не слушаетъ ума, Не вѣритъ выводамъ, провѣреннымъ годами, И ждетъ—все ждетъ, что дрогнутъ ночь и тьма, И хлынетъ мощный свѣтъ горячими волнами!..

\* \*

Я слышу ихъ, я вижу ихъ... Страдая Подъ гнетомъ нищеты и тяжестью борьбы,

Они идуть, ко мнъ объятья простирая, Бойцы усталые — и дъти, и рабы. Воть комната... И мгла, и холодъ... Чуть мерцаетъ Огарокъ, можетъ быть, последній; передъ нимъ За книгой юноша... Склонившись, онъ читаеть, А смерть уже надъ нимъ-и книгу закрываеть, И обдаеть его дыханьемъ ледянымъ. А рядомъ комната еще... Здёсь-міръ разврата: Объятья грубыя, пролитое вино... О, не входи сюда съ горячимъ словомъ брата: Онъ не пойметъ тебя, а ей ужъ нътъ возврата. Она оцънена и продана давно!
Тюрьма... За кръпкими гранитными стънами Безплодно гаснетъ жизнь...—Сіяніе огней И грохотъ улицы-и личики дътей, Затерянныхъ въ толпъ и съ робкими слезами Молящихъ помощи сочувственной твоей... И эта мгла вокругъ— не бредъ солгавшей книги, Не фразы пышныя, а жизнь! И тяготять Тебя призванія докучныя вериги. И жжетъ огнемъ тебя святое слово «брать!» Что дашь ты имъ, какъ братъ?.. Мысль, пъсню, состраданье? Всю жизнь твою?.. О нъть, не лги передъ собой И не мечтай унять, безсильный и больной, Ничтожной жертвою великое страданье. Да и не въ силахъ ты отречься отъ себя, Не смънишь ты весны на грозы и ненастье, Еще зоветь тебя сверкающее счастье, Еще ты жаждешь жить, волнуясь и любя!..

\* \*

Неужели всю жизнь суждено мнѣ прожить, Отдаваясь другимъ безъ завѣта, Безъ конца, всѣмъ безумствомъ любви ихъ любить И не встрѣтить отвѣта?...

# 1883-ій годъ.

# женщина.

(Отрывки).

Жизнь мало мнѣ дала отрадныхъ впечатлѣній, И въ прошломъ не на чемъ мнѣ взоръ остановить; Жизнь одиночества, жизнь горя и сомнѣній...— Что пожалѣть мнѣ въ ней и что благословить? Но нищій радостью, я былъ богать мечтами! Съ младенчества, въ часы медлительныхъ ночей, Сверкая надо мной безшумными крылами, Онѣ являлись мнѣ и сыпали цвѣтами На ложе думъ моихъ, томленья и скорбей...

То были странныя, недётскія мечтанья: Не снилась слава мнё за подвиги войны, И строй стальныхъ дружинъ въ пылу завоеванья Я не бросаль за грань враждебной стороны; Въ одеждё странника и съ лютней за плечами Изъ замка въ замокъ я безпечно не бродилъ; И къ чуднымъ берегамъ, за бурными волнами, Сквозъ мглу ночной грозы корабль не проводилъ.

Я царской дочери, томившейся въ темницѣ, Отъ злобы темныхъ силъ отважно не спасалъ; У старой яблони не сторожилъ жаръ-птицы, Ключей живой воды по свѣту не искалъ. Мой міръ—былъ міръ иной,—не міръ волшебной сказки И первыхъ дѣтскихъ книгъ: —въ полуночной тиши Онъ созданъ былъ въ груди безумной жаждой ласки, Онъ выросъ и расцвѣлъ изъ слезъ моей души!..

И помню, снилось мнѣ, что, сладко отдыхая, Лежу въ истомѣ я, глаза полузакрывъ...
Уютно въ комнаткѣ... едва горить, мерцая, Лампады блѣдный свѣтъ, кіотъ озолотивъ. Докучныхъ школьныхъ стѣнъ нѣтъ больше предо мною, Затихъ безпечный смѣхъ рѣзвящихся дѣтей, — Я дома, я въ семъѣ, —и нѣжною рукою Мать разбираетъ шелкъ густыхъ моихъ кудрей... Угасла рано ты; мои воспоминанья Не сберегли въ груди твой образъ молодой; Но въ годы черныхъ думъ, тоски и испытанья Я создалъ вновь его болѣзненной мечтой... Вложивъ въ уста твои ласкающія рѣчи, Вложивъ отонь любви во взглядъ твоихъ очей, Я каждой ночи ждалъ, какъ благодатной встрѣчи, Я призракъ полюбилъ всей силою моей...

Мит снится женщина... Прекрасныя черты
Мит смутно памятны,—какт будто ихт когда-то
Я видтть и любиль; но этой красоты,
Но взгляда этого, горящаго такт свято
И вмтстт ласково,—о, я его не зналь:
Ихт не могла создать земля,—въ нихт отблескъ рая,
Въ нихт кроткій свтт небест таился и сіяль,
Лучами чистыми всю душу проникая.
Лазурный, звтздный взглядт... Все ближе надо мной
Мерцаетт онъ... Она прильнула кт изголовью
И говоритт со мной,—и голост молодой
Звучитт безумною, горячею любовью,
Звенитт слезами и тоской...

Проклятье вамъ, мои младенческіе годы, За мертвой книгою, за школьною стѣной, Прошли вы безъ любви, безъ дружбы, безъ свободы, Не мирнымъ праздникомъ, а тяжкою грозой... Благословенье вамъ, младенческія грезы: Вы честный путь пѣвца открыли предо мной;

Въ минуты черныхъ думъ вы мнѣ дарили слезы, Въ часы безсонницы дарили мнѣ покой!..

Росъ одиноко я... Меня не ограждала
Оть раннихъ грозъ и бурь заботливость семьи,
Мать за меня колѣнъ въ молитвѣ не склоняла,
И няня передъ сномъ мнѣ кротко не шептала,
Крестя чело мое, горячихъ словъ любви...

И помню церковь я, залитую огнями, И помню мать мою. Съ безжизненнымъ челомъ, Съ устами бледными и впавшими очами, Мать спить въ гробу своемъ, увитая цвътами, А мы стоимъ вокругъ въ молчаніи нѣмомъ. Сестренку за руку я крѣпко взяль рукою... Отъ траура вдвойнъ печальна и блъдна, Ко мнѣ довърчиво прижалася она И смотрить на меня съ недътскою тоскою. Намъ страшно... Намъ страшна и эта тишина, И мрачныя, въ углахъ стустившіяся тіни, И ризы черныя, и черныя ступени, И мать въ своемъ гробу, нъма и холодна... Намъ хочется туда—на воздухъ, гдѣ синѣя Раскинутъ небосклонъ и рѣютъ облака, Гдъ такъ грустна въ саду душистая аллея, Такъ прихотливъ узоръ на крыльяхъ мотылька... Гдѣ вкругъ черемухи опавшими цвѣтами, Какъ снъгомъ утреннимъ, осыпана земля, И вдаль поля бъгутъ, и даль слилась съ полями, И всё въ цвётахъ они, нарядныя поля. Но мы бъжать туда не смъемъ и, не зная, Къ чему мы здъсь, въ толиъ суровой и чужой, Внимаемъ мы, какъ хоръ, гремя и угасая, Торжественно звучить последнею мольбой... И сердце сжалось въ насъ, мы плачемъ, и впервые Такъ трудно върить намъ, такъ больно намъ сознать, Что мы для всёхъ вокругъ-ненужные, чужіе,

И ты, — ты не придешь опять насъ приласкать!

И воть мы въ городъ... Прощай на много льть, Родной глуши моей приволье и свобода!.. Какъ скупо солнце здёсь струить минутный свёть, Какъ здёсь блёдна она, печальная природа!.. Жизнь по чужимъ угламъ, подачки свысока, Неволя школьная, осмъянныя слезы, И одиночество, боль сердца и тоска, И грезы, — странныя, бользненныя грезы... И въ грезахъ снова ты... Но какъ ты хороша, Какъ дивно-хороша!.. Какъ нежно къ изголовью Прильнула ты!.. Какой небесною любовью Горитъ въ очахъ твоихъ небесная душа! Родная... милая!.. Побудь еще со мною, Лай ласку мнь узнать хоть въ грезъ, хоть во снъ! И слышу голосъ я. Какъ арфа надо мною Звучить онъ трепетно въ полночной тишинъ: «Подъ радостнымъ небомъ далекаго рая, Въ сіяньи небеснаго дня, Я слышу, какъ въ мірѣ, томясь и страдая, Печально зовешь ты меня... «Твой зовь безотвътный и дътскія слезы И жгуть, и терзають мнѣ грудь, И мчусь я на землю, чтобъ въ обликъ грезы Къ знакомой кроваткъ прильнуть... «Мой мальчикъ, не плачь, не томися тоскою, Прочь черная мысль отъ чела... Усталому сыну изъ рая съ собою Я райскіе сны принесла...

<sup>«</sup>Меня не знаешь ты: я призракъ, я созданье Фантазіи твоей,

Я—плачъ твой о любви, въ невѣрномъ одѣяны Ночныхъ полутѣней.

И чуть забрежжить день холодными лучами, Я скроюсь вновь;

Но ты мнѣ жизнь вдохнулъ горячими слезами И съ ней вдохнулъ любовь!..

«Дитя мое... Мой сынъ больной и одинокій, Мой мальчикъ дорогой,

О, какъ бездушенъ онъ, вашъ жалкій, вашъ жестокій, Вашъ нищій чувствомъ міръ земной! И такъ довольно въ немъ печали и страданья, И такъ довольно въ немъ и жертвъ, и палачей: Къ чему-жъ ему еще безвинныя страданья Дѣтей измученныхъ, безпомощныхъ дѣтей?

«Усни, о бѣдный мой!.. Я здѣсь, я надъ тобою, Прочь мысли черныя отъ знойнаго чела. Я рай забвенія несу тебѣ съ собою, Я сны блаженные съ собою принесла. Усни—такъ сладко спать подъ звуки нѣжной ласки, А я, я предъ тобой широко разверну Узоръ сверкающей, благоуханной сказки И унесу тебя въ волшебную страну...»

\* \*

Отъ пошлой суеты земного бытія Я душу оградиль сомнѣньемъ и страданьемъ, И, какъ въ былые дни, не вспыхнетъ грудь моя Ни гнѣвомъ праведнымъ, ни пламеннымъ желаньемъ. Мнѣ все равно теперь, какъ ни шути судьба И чѣмъ мнѣ ни грози житейская дорога, — Я молча все приму съ покорностью раба И съ дерзостнымъ величьемъ полубога. Но не успѣлъ еще я сердце отучить Отъ тайныхъ грёзъ, друзей ночей моихъ безсонныхъ...



Въ старомъ домикъ сосъдки И уютно, и тепло.

Мирно дремлетъ чижикъ въ клѣткѣ, Скрывъ головку подъ крыло. Печка весело пылаетъ; На столѣ, горя какъ жаръ, Звонко пѣсню распѣваетъ Запотѣвшій самоваръ. Свѣтитъ лампа . . . . . .



Упали волнистыя кудри на плечи,
Улыбка горить на лицѣ молодомь,
И пылко звучать ея милыя рѣчи,
Звучать о любви и о счастьѣ вдвоемъ. 
Вокругъ такъ уютно... Луна къ намъ роняетъ Сквозь зелень черемухъ стальные лучи,
Въ окно залетѣлъ мотылекъ—и мелькаетъ,
Кружась надъ сіяньемъ дрожащей свѣчи.
А я, я на грудь къ ней припалъ головою,
И блѣдныя ручки цѣлую, любя,
И тоже мечтаю, объятый тоскою,
Но только мечтаю одинъ, про себя.

Она говорить: «День для честной работы, А вечеромъ вмѣстѣ сойдемся мы вновь,— Сойдемся, отгонимъ отъ сердца заботы, И пусть намъ, какъ солнце, сіяетъ любовь. При лампѣ, за нашимъ столомъ соберется Кружокъ дорогихъ намъ, немногихъ друзей; Тутъ смѣхъ, тамъ запутанный споръ заведется, Все весело, просто, безъ лжи и затѣй... Всѣ братья, всѣ сестры!.. Часы, какъ мгновенья, Безшумно несутся въ уютныхъ стѣнахъ... Во взглядахъ довѣрье, въ рѣчахъ—оживленье, И тихое счастье въ спокойныхъ сердцахъ. А жизнь,—пусть она посылаетъ намъ грозы, Мы будемъ смѣяться надъ ними въ тиши!» Наивныя, милыя, дѣтскія грезы: Бредъ пылкой головки и юной души...

Ты просишь не мало, моя дорогая, А я въ моихъ грезахъ, - я счастья не жду. Но мнѣ бы хотѣлось лежать, умирая, Въ безсильной истомъ, въ жару и бреду, Чтобъ съ мыслью затихли въ мозгу и сомнънья, Затихъ и вопросъ неотступный: «къ чему»?.. Чтобъ два-три невфрныхъ сердечныхъ біенья, И смерть унесла меня въ въчную тьму... И въ это мгновенье хочу я, родная, Чтобъ ты наклонилась на мигъ нало мной И кудри мои чтобъ, любя и лаская, Съ чела отвела ты холодной рукой. И ръчь бы твоя надо мною звучала, Сіяли лазурныя очи твои, И тихая смерть чтобъ меня укачала, Какъ старая няня, подъ ласки любви!...



\* \*

Мнѣ мѣста не было за праздничнымъ столомъ, Но, посылая мнѣ невзгоды и лишенья, Жизнь мнѣ дала мечты въ безмолвіи ночномъ, И звуки сладкіе и счастье вдохновенья...



Долго въ ясную ночь я по саду бродилъ; Блѣдный мѣсяцъ въ лазури кусты серебрилъ И качался на зыби рѣки;

А вдали, гдѣ заря, догорая, легла, Чуть виднѣлись убогія избы села И мерцали, дрожа, огоньки.

Этоть садъ, съ перекрестною сѣтью аллей, Эту рѣку, село и безбрежье полей—

Все вокругъ я съ младенчества зналъ. Здъсь, на шаткихъ качеляхъ, въ прохладной тъни Въ невозвратные дни, въ незабвенные дни, Дътскій смъхъ мой безпечно звучалъ.

Здѣсь прочитана первая книга была, Здѣсь впервые стыдливо любовь расцвѣла

Въ пробудившемся сердцѣ моемъ. Этимъ звѣздамъ я милое имя твердилъ, И на этомъ стволѣ встарину начертилъ Милый вензель дрожавшимъ ножемъ.

Помню, какъ я въ столицѣ, за школьной стѣной, Ждалъ весны съ замиравшей отъ нѣги душой, Чтобъ родимую глушь повидать,

Раннимъ утромъ съ ружьемъ по полямъ побродить, Въ ясный вечеръ весломъ гладь рѣки бороздить, Душный полдень въ лѣсу переждать...

Я природу тогда, какъ невѣсту, любилъ, Я съ природой тогда, какъ съ сестрой, говорилъ И скорбѣлъ за нее я душой Съ каждымъ желтымъ листомъ, облетавшимъ съ вѣтвей Съ каждымъ легкимъ морозомъ осеннихъ ночей, Съ каждой съ неба упавшей звѣздой...

А теперь?.. Отчего эта ночь миѣ страшна?..
Что въ разбитой душѣ подымаетъ она
Изъ-подъ пепла остывшей любви,
Изъ-подъ блеклыхъ цвѣтовъ ожиданій и грезъ?..
Я не ждалъ, не хотѣлъ этихъ хлынувшихъ слезъ,—
Сладкихъ слезъ, говорящихъ: «живи!»

Я страданьемъ купиль мой холодный покой.
Что же этою ночью вдругь сталось со мной?
Оживаеть, трепещеть душа;
Снова дътски хочу я любить и страдать,
И не въ силахъ я снова въ груди удержать
Дътскихъ словъ: «ахъ, какъ жизнь хороша!»

И въ раздумьи стою я,—и самъ не пойму, Върить чуткой душъ или върить уму?

И со страхомъ я слышу, что вновь Въ это сердце, больное отъ скорби и ранъ, Въ это мертвое сердце свой сладкій обманъ

Заронили мечты и любовь!..



Не слетайте ко миѣ, лучезарные сны, Не будите въ груди вдохновенья, Дайте спать миѣ подъ стоны родимой страны, Спать безжизненнымъ сномъ утомленья! Что спою я отчизнѣ? О чемъ ей спою?



## вредъ.

Скончался поэтъ... Вдохновенные звуки Грозой не ударятъ по чуткимъ сердцамъ; Упали безъ жизни усталыя руки, Привыкшія бѣгло летать по струнамъ. Скончался поэтъ... Невозвратно увяли Душистыя розы младато вѣнца, И облако жгучей, застывшей печали Туманитъ нѣмыя черты мертвеца! Вы знали-ль его?.. Онъ былъ честенъ душою; Не славы онъ въ жизни корыстно искалъ,—

Онъ въ пѣсняхъ съ измученнымъ братомъ страдалъ. Онъ въ пѣсняхъ съ измученнымъ братомъ страдалъ. Онъ самъ былъ суровой судьбой обездоленъ, Самъ съ дѣтства тяжелыя цѣпи носилъ, Самъ былъ оскорбленъ, и униженъ, и боленъ, Самъ много страдалъ и безумно любилъ. И въ пѣсняхъ не лгалъ онъ... Красивымъ нарядомъ Онъ взоровъ толпы за собой не манилъ, И если свой стихъ онъ напитывалъ ядомъ, Тотъ ядъ и его, окропивъ, отравилъ. И если порой его пѣсня звучала Тяжелой, какъ ночь, безпросвѣтной тоской, То та же тоска и его истерзала, Окутавъ разсвѣтъ его черной грозой...



\* \*

Въ солнечный день мы скользили по глади рѣки. Перегнувшись къ водѣ, ты со звонкой струею играла И точеные пальчики нѣжной атласной руки Серебромъ обвивала.

Передъ нами раскинулась даль: тамъ синѣли лѣса, Колыхались, пестря васильками, роскошныя нивы, И краснѣли крутыхъ береговъ роковые обрывы,

И горѣли въ лучахъ небеса...



\* \*

Ахъ, весна, не томи ты меня, — отойди!.. Прежде, въ дни беззаботной свободы, На призывъ твой въ отвътъ находилъ я въ груди Звучный гимнъ въ честь ожившей природы.

Но тогда моимъ пѣснямъ я самъ былъ судьей, И лились онѣ вольно и страстно, И, дитя, беззавѣтно я вѣрилъ душой, Что прекрасное—вѣчно прекрасно!..

\* \*

Я ихъ не назову врагами, Но часто въ страхѣ я готовъ Отъ нихъ, съ ихъ смѣхомъ и слезами, Бѣжать, какъ узникъ отъ оковъ. Я жить хочу, --- хочу волненій, Кипучихъ думъ, мятежныхъ грозъ, Хочу безумныхъ наслажденій, Борьбы и терній, мукъ и розъ. Я жажду подвиговъ и дъла. — А жизнь, ихъ жизнь вокругъ меня И замерла, и онъмъла. Какъ сонный лѣсъ подъ зноемъ дня!.. О, какъ мнѣ жалки ихъ тревоги И боль ихъ гнѣва и любви! Какъ наторенной ихъ дороги Скучны и узки колеи: Какъ мало чувствамъ ихъ простора, Какъ повъсть жизни ихъ проста, Какъ ширину ихъ кругозора Стъснила мысли нищета!..

\* \*

Прежде бѣлыя ночи весны я любиль: Эти годы еще такъ недавни. А теперь я пугливо отъ нихъ затворилъ, Какъ отъ недруга,—окна и ставни.

Грустно лампу зажегъ я и книгу открыль; Предъ глазами мелькаютъ страницы, Я понять ихъ хочу,—но понять ихъ нѣтъ силъ: Тѣни прошлаго вновь возстаютъ изъ могилъ, Прошлыхъ грезъ вновь летятъ вереницы...

6 0

\* \*

Пиръ замолкалъ. Борясь съ его огнями Сквозь яркій шелкъ опущенныхъ завѣсъ, Ужъ крался день лазурными волнами Изъ глубины свътлѣющихъ небесъ...

----

\* \*

Я безумно рыдаль, — какъ дитя я рыдалъ Въ горькій часъ неизбѣжной разлуки, И холодныя руки твои цѣловалъ, И ломалъ свои блѣдныя руки... И тебя схоронили... И крестъ надъ тобой Покривился давно, и душистыя розы На могилѣ твоей заглушило травой...

\* \*

Оба бездомные, оба несчастные, Встрътясь случайно, мы скоро сошлись. Слезы, упреки и жалобы страстные Жгучей волной изъ души полились. Сладко казалось намъ скорбь накипъвшую Другу и брату, любя, разсказать; Ново казалось намъ грудь наболъвшую

Чуткою лаской его врачевать. Но мы недолго, - какъ дъти счастливыя, -Тѣшились хрупкою дружбой своей: Скоро какіе-то звуки фальшивые Вкрались въ аккордъ нашихъ стройныхъ рѣчей.. Брату усталаго брата страданія Тягостнымъ камнемъ на сердцъ легли,-Грудь намъ обоимъ душили рыданія, Слушать же оба мы ихъ не могли. И разошлись мы со злобой мучительной... Полно, - къ чему намъ другъ друга винить: Нищій у нищаго лепты спасительной Вздумаль, безумный отъ горя, молить! Мертвый отъ мертваго просить лобзанія. Гдъ же намъ чуждую ношу поднять, Если и личныя наши страданія Намъ не даютъ ни идти, ни дышать!..



Прійди,—я жду тебя... Чему-бъ ты ни училь, Я, какъ дитя, пойду послушно за тобою! Одинъ искать пути я выбился изъ силъ, И жизнь томитъ меня своею пустотою. О, мнѣ не истина въ рѣчахъ твоихъ нужна— Огонь мнѣ нуженъ въ нихъ, горячка изступленья, Призывъ фанатика, безумная волна Больного, дерзкаго, слѣпого вдохновенья!..



Только утро любви хорошо: хороши Только первыя, робкія рѣчи, Трепеть дѣвственно-чистой, стыдливой души, Недомолвки и бѣглыя встрѣчи,

Перекрестныхъ намековъ и взглядовъ игра, То надежда, то ревность слъпая; Незабвенная, полная счастья пора, На земль-наслажденія рая!.. Поцёлуй — первый шагь къ охлажденью: мечта И возможной, и близкою стала; Съ поцълуемъ роняетъ вънокъ чистота, И кумиръ низведенъ съ пьедестала; Голосъ сердца чуть слышенъ, зато говоритъ Голосъ крови и мысль опьяняеть: Любить тоть, кто безумнъй желаньемъ кипить, Любить тоть, кто безумнъй лобзаеть... Свётлый храмь въ сладострастный гаремъ обращенъ. Смолкли звуки священныхъ моленій, И гръховно-пылающій жрець распаленъ Знойной жаждой земныхъ наслажденій. Взглядъ, прикованный прежде къ прекраснымъ очамъ И горъвшій стыдливой мольбою, Нагло бродить теперь по открытымъ плечамъ, Обнаженнымъ безстыдной рукою... Дальше́—мигъ наслажденья, и пышный цвѣтокъ Смять и дерзостно сорвань, и снова Не отдасть его жизни кипучій потокъ, Безпощадныя волны былаго... . Праздникъ чувства оконченъ... погасли огни, Оняты маски и смыты румяна; И томительно тянутся скучные дни Пошлой прозы, тоски и обмана!..



Сойтись лицомъ къ лицу съ врагомъ въ открытомъ полѣ И пасть со славою и именемъ бойца,—
Нѣтъ выше на землѣ, желаннѣй въ мірѣ доли,
И нѣтъ вѣнца честнѣй терноваго вѣнца!
Но если жизнь душна, какъ склепъ, но если биться
Ты долженъ съ пошлостью людскою и съ собой...

Для отдыха отъ бурь и тяжкихъ испытаній,
Для долгихъ вечеровъ наединь съ собой
Я не сберегъ въ ряду моихъ воспоминаній,
Сестра души моей, твой образъ дорогой...
Прекрасныя черты, любимыя когда то,
Затушевала жизнь чертами чуждыхъ лицъ,
И то, что было мнъ такъ дорого и свято,
Изъ книги прошлаго—рядъ вырванныхъ страницъ!..

Но и безплотная ты все еще со мною,
И все еще сквозь даль безжалостныхъ годовъ,
Изъ тайника души ты свѣтишь мнѣ звѣздою
И говоришь изъ строкъ завѣтныхъ дневниковъ.
Пусть я твой взоръ забылъ,—но ласки, въ немъ сіявшей,
И чистыхъ слезъ его не могъ я позабыть;
Пусть смолкнулъ голосъ твой, любовью мнѣ звучавшій,
Но смыслъ рѣчей твоихъ не перестанетъ жить!..

Мнѣ каждый новый день тебя напоминаеть, Какъ мгла угрюмая напоминаетъ свѣтъ, Какъ горе жгучее на сердцѣ вызываетъ Невольную печаль о счастьи прошлыхъ лѣтъ... И въ скучной суетѣ вседневныхъ встрѣчъ съ толпою, Среди ея тупыхъ и чуждыхъ мнѣ рѣчей, Я весь живу въ любви, сіявшей чистотою, Какъ снѣгъ на высяхъ горъ, подъ золотомъ лучей.

Напрасно съ временемъ боролся я любовью, Напрасно отъ небесъ я чуда ожидалъ, И къ ночи жгучихъ слезъ, прильнувши къ изголовью. Тебя, угасшую, изъ гроба призывалъ!.. Ты не пришла!.. Земля—ты въ землю обратилась.. Я уставалъ страдать, изнемогалъ молить, Разбитая душа затихла и смирилась, И вновь звала меня бороться и любить!..

Таковъ законъ судьбы... Но полное забвенье Мит было не дано, и каждый новый день Вповь призывалъ къ тебт мое воображенье И вновь будилъ тебя, возлюбленная тты! И чты сильнт во мит росло негодованье Ко лжи, торгашеству и пошлости людей, Тты было о тебт живт воспоминанье, Тты ты казалась мит прекраснт и свттй!

Такъ въ жаркій день слівець, съ открытой головою Бредущій съ вожакомъ полдневною порой, Не видя, узнаетъ по хлынувшему зною, Что только-что прошелъ онъ рощею густой. Въ раздумье тяжкое глубоко погруженный, Онъ не услышалъ птицъ, гніздившихся въ вітвяхъ, Но небосклонъ, съ утра лучами раскаленный. Такъ безпощадно жжетъ въ сверкающихъ поляхъ...

\* \*

\* \*

Когда порой толна совлечена съ дороги Миражемъ дѣтскихъ грёзъ или игрой страстей, Я въ сердцѣ не таю смятенья и тревоги, Я вѣрю въ соль земли—въ пророковъ и вождей: Я знаю—ихъ умы не спятъ! Уйдя сурово Отъ общей суеты...

Уходить день за днемъ... На рядъ пустыхъ заботъ Безплодно тратятся порывы и усилья; Рѣдѣетъ кругъ друзей, врагамъ потерянъ счетъ, Умъ изнемогъ въ борьбѣ, и одряхлѣли крылья. И такъ вся жизнь пройдетъ,—какъ тысячи другихъ, Едва оконченныхъ и въ тогъ же мигъ забытыхъ!..

\* \*

Не сравнивай съ грозой души моей страданье... Гроза-бъ умчалась прочь: ея мятежный громъ Смѣнило бы опять дубравъ благоуханье И солнца мирный свъть на небъ голубомъ. Гроза-мгновеніе: суровы и могучи, Надъ міромъ воцаривъ томительную ночь, Съ разбѣга налетятъ разгнѣванныя тучи, Просыплють громъ и блескъ-и разлетятся прочь. И какъ хорошъ покой остынувшей природы, Когда гроза сойдеть съ померкнувшихъ небесъ! Какъ ожили цвъты, какъ влажно дышатъ воды, Какъ зеленъ и душисть залитый солнцемъ лѣсъ! Нътъ, я бы радъ сойтись лицомъ къ лицу съ грозою; Но жизнь вокругъ меня такъ буднично пошла, Что даже нътъ враговъ, могущихъ вызвать къ бою, И только клевета шипить изъ-за угла...

## Первый набросокъ стих. «Я НЕ ЩАДИЛЪ СЕВЯ».

Я думаль, жизнь, что ты открыла предо мною Всѣ язвы гнойныя, всю нищету свою, Что все обнажено, чему съ такой тоскою Я трудъ мой, и любовь, и пѣсни отдаю; Я думаль, что прозрѣлъ за лживыми цвѣтами И яркимъ трепетомъ искусственныхъ огней

Нѣмую ночь съ ея мучительными снами, Съ ея отчаяньемъ и звуками цѣпей; Что нѣтъ позорныхъ тайнъ, съ которыхъ покрывала Я-бъ не сорвалъ рукой безтрепетной моей, И если грудь моя отъ жгучихъ слезъ устала, То новыхъ слезъ тебѣ не вырвать ужъ у ней! Во имя истины тяжелымъ подозрѣньямъ Я самъ навстрѣчу шелъ, и жегъ свои мечты, И смѣло отравлялъ мучительнымъ сомнѣньемъ Послѣдніе, еще прекрасные цвѣты. И вѣрилъ я, что, все пытливо провѣряя, Я перлы отличу отъ грубаго стекла, И буду знать, борясь, любя и уповая, За что бороться мнѣ, гдѣ свѣтъ въ тебѣ и мгла.

И воть все сожжено душевною грозою, И ночь вокругь меня томительно душна. А въ безднѣ той, куда спускаюсь я съ тоскою, Чтобъ глубь ея узнать,—все та же глубь безъ дна!.. Дно было лишь обманъ,—не въ силахъ мысль людская Измѣрить глубину паденія людей!..

\* \*

Бродя въ весенній день съ безцѣльною тоскою По пыльнымъ улицамъ глухаго городка, Тамъ, гдѣ сверкающей, лазурною дугою Свилась въ излучину спокойная рѣка,— Забрелъ я въ чей-то садъ, нависшій надъ водою Вѣтвями стройныхъ липъ, березъ и лозняка. Онъ взоровъ не ласкалъ ни стройностью аллей, Ни рядомъ пышныхъ клумбъ, пестрѣющихъ цвѣтами, Но много свѣтлаго изъ дали прошлыхъ дней Напомнилъ онъ душѣ тоскующей моей И слуху нашепталъ дрожащими листами. Какъ дорогимъ друзьямъ, я былъ глубоко радъ Дорожкамъ, въ зелени сирени утопавшимъ,

И радостно вдыхаль я сладкій аромать, Ступая по цвѣтамъ опавшимъ, И радостно глядѣлъ, какъ пестрый мотылекъ Купался въ солнечномъ сіяньи И какъ, гудя, пчела спускалась на цвѣтокъ...

Кронштадтъ.

\* \*

...И помню церковь я, залитую огнями, И помню я тебя... Вся въ блескъ, вся въ лучахъ, Подъ яркою парчей, усыпанной цвътами, Всвхъ выше ты лежишь, безмолвная, надъ нами,--А мы стоимъ вокругъ въ раздумьи и слезахъ... Хоръ смолкъ... и вновь гремить, и снова замолкаеть, Какъ будто валъ морской, прихлынувъ къ берегамъ. Опять въ морскую даль со вздохомъ убъгаеть, Какъ будто кто-то насъ незримо подымаетъ На крыльяхъ трепетныхъ къ далекимъ небесамъ... И чудно мнѣ, и больно... Я не знаю, Что значить смерть... Я отдаюсь вполнъ Напъва тихаго ласкающей волнъ И сладко плачу я, и сладко ей внимаю... Но воть все кончено... Забили молоткомъ Последній гвоздь... Земли последняя лопата Упала на тебя промерзнувшимъ комкомъ, — И больше нътъ тебя, —и спишь ты мертвымъ сномъ Въ странъ, откуда нътъ ни въсти, ни возврата...

\* \*

Ахъ, эти дѣтскіе, лазоревые глазки!..
Какъ много власти въ нихъ таится надо мной,
Какъ много дышетъ въ нихъ довѣрія и ласки
Ко мнѣ, усталому подъ жизненной грозой!..
Стряхнувъ угаръ и хмѣль дневнаго треволненья,
Отъ скучныхъ встрѣчъ съ людьми, отъ лжи и клеветы,

Я часто въ нихъ ищу отраднаго забвенья. И часто въ нихъ молюсь святынъ красоты: Предъ ней безсиленъ стихъ и бледны описанья, Не отъ земли она, — въ ней сердцу говоритъ Румяныхъ райскихъ зорь спокойное мерцанье, Въ ней чистая душа сіяеть и сквозить. И больно станеть мнь, когда умчусь порою Я въ даль грядущаго, и силою мечты Въ ребенкъ, весело лепечущимъ со мною, Увижу дівушку въ расцвіть красоты. Приду ли я тогда искать успокоенья Въ лазури этихъ глазъ, свътящихъ мнъ теперь? Найду ли въ нихъ привътъ, любовь и примиренье За годы жгучихъ думъ и тягостныхъ потерь? Не отвернусь ли самъ въ нѣмомъ негодованьи 

\* \*

Угасъ горячій день... Изъ глубины аллей Идетъ нѣмая ночь и звѣзды зажигаетъ, И на колосья нивъ, и на цвѣты полей Прохладную росу, какъ перлы, отряхаетъ.

\* \*

Ночь медленно плыветь... Пора-бъ и отдохнуть Отъ дня тревогь и думь, печали и волненій; Пора-бъ, какъ скучный сонъ, съ больной души стряхнуть Весь этотъ хмѣль и чадъ недавнихъ впечатлѣній. Какъ было-бъ хорошо услышать надъ собой Изъ братскихъ устъ слова участья и привѣта,— Но я за лневникомъ одинъ съ моей тоской, И нѣтъ на окликъ мой желаннаго отвѣта... Столица чутко спить... Въ полуночной тиши Встаютъ домовъ ея стоокія громады; Кой-гдѣ дрожатъ еще послѣдніе огни: Рабочей лампы свѣтъ или огонь лампады...

ste

Какъ совы таятся отъ свъта и шума Межъ темныхъ разсёлинъ упавшей стёны. Такъ въ сердцъ таится печальная дума И ждеть не дождется ночной тишины. И чуть все затихнеть, чуть мёсяць холодный Ударить въ окно мое бледнымъ снопомъ, Съ мучительной силой, съ тоской безъисходной Она подымается въ сердцѣ моемъ... Напрасно, усталый, я сонъ призываю, Напрасно невърнымъ мерцаньемъ свъчи Я хмурый мой уголь въ тоскъ озаряю: — Насмъщливый голось не молкнеть въ ночи. «И воть, говорить онь, сбылись твои грезы, Ты признанъ пъвцомъ... Боль страданій твоихъ, Твои упованья, надежды и слезы Покорно ложатся въ свободный твой стихъ. Изъ сердца толпы на крылахъ вдохновенья Ты поднять высоко надъ этой толной...»

Мнѣ снилась смерть: она стояла предо мной, Клубами ладана, какъ ризою, одѣта, Въ сіяньи и въ цвѣтахъ, съ улыбкой молодой И съ рѣчью, полною печальнаго привѣта...

\* \*

Ночь сегодня была безконечно длинна, И всю ночь на страдальческомъ ложѣ своемъ Ты въ жару и бреду прометалась безъ сна, Съ искаженнымъ отъ муки, пылавшимъ челомъ. Спать не могь я... я съль у постели твоей И рыдаль, и кому-то молитвы твердиль, И кому-то въ безумной печали моей, Какъ ребенокъ, безсмысленно-дътски грозилъ... Тяжело погибать, но видать, какъ недугъ Безпощадно уносить любимыхъ тобой... Но видать, какъ усталый, измученный другъ Ужъ готовъ уступить, обезсиленъ борьбой!.. Тщетно умъ свой пытать-и не върить уму, И, не въря, молитвы шептать небесамъ, И боятся дать волю безумнымъ слезамъ,-Нъть, ужъ лучше погибнуть стократь самому!... Но подъ-утро, уставъ, ты заснула... Разсвътъ Смотрить въ окна, на утренній воздухъ мана.... У кіота лампады мерцающій свёть Тонетъ въ яркомъ сіяньи встающаго дня. Сонъ твой чутокъ, -- и чутко слѣжу я за нимъ... Я сижу безъ движенья, бояся вздохнуть, Чтобъ тревожнымъ, тижелымъ дыханьемъ монмъ Твой покой, твой минутный рокой не спугнуть... Милый, кроткій, страдальческій ликъ... Шелкъ кудрей 

Омывшись на зарѣ душистою росою, Сегодня ясный день, какъ дѣвушка, румянъ. Едва колышется дремотною волною Морская гладь, вдали переходя въ туманъ... Въ сіяньи солнечномъ сады благоухають, Прозрачна глубь небесъ; ни облачка кругомъ; И только чайки въ ней снѣжинками мелькаютъ И тонутъ изъ очей въ просторѣ голубомъ...



\* \*

Гаснеть жизнь, разрушается заживо тёло,
Злой недугь съ каждымъ днемъ безпощаднъй томитъ
И въ безсонныя ночи увъренно смъло
Смерть въ усталыя очи мнъ прямо глядитъ.
Скоро трупъ мой зароютъ могильной землею,
Скоро высохнетъ мозгъ мой и сердце замретъ,
И поднимется густо трава надо мною,
И по мертвымъ глазамъ моимъ червъ поползетъ...
И ръшится загадка, томившая душу,
Что тамъ ждетъ насъ за тайной плиты гробовой...
Скоро-скоро!.. Но я малодушно не трушу
И о жизни не плачу съ безумной тоской...



\* \*

То порывъ безнадежной тоски, — то опять, Встрепенувшись, вдругъ я оживаю, Жадно дѣла ищу, рвусь любить и страдать, Беззавѣтно и слѣпо прощаю...



## изъ дневника.

Въ безсонницу, когда недугъ моей души, Пугая, гонить прочь ночныя сновидьныя, Порой мечтаю я въ томительной тиши, Чтобъ хоть отрадой грезъ унять мои мученья. Но блага бытія, влекущія людей На жаркій споръ за нихъ, въ разгаръ житейской битвы Чужды и далеки больной души моей, Какъ сердца мертвеца-желанья и молитвы... Пусть слава мнъ блеснеть, пусть женская любовь Прильнеть къ стопамъ моимъ послушною рабою, -Хміль жизни отбродиль, и не увлечь имъ вновь, Прекраснымъ этимъ снамъ, души моей собою... Я въ нихъ не върую, — я трупъ: въ груди моей Ни искры жизни нъть, -я жду лишь погребенья... И въ грезахъ одного молю я у людей: Молю. измученный, святыни сожальныя...

\* \*

- monther -

Лги, — людямъ ложь пужна... Рисуйся передъ ними. Крикливо негодуй, сурово обличай, Громи людской позоръ упреками своими И доблестью своей нахально щеголяй. Пусть отойдетъ любовь отъ твоего порога, Возьми оружьемъ гиѣвъ, карая и губя, И робкая толпа въ тебѣ увидитъ бога, И робкая толпа превознесетъ тебя... Но если ты правдивъ, по если, обличая Другихъ, ты и себя не хочешь пощадить...

Толпа вокругъ меня и дышеть, и живеть, Во что-то въруеть, чего-то пылко ждеть, Чему-то отдаеть желанья и стремленья; Порой и я иду куда-то за толпой, Волнуюсь, мучаюсь, бросаюсь дерзко въ бой...

-- 600000--

## ЛЕГЕНДА О ЕЛКЪ.

Весь вечеръ нарядная елка сіяла Десятками яркихъ свѣчей, Весь вечеръ, собравшись вокругъ, ликовала Толпа беззаботныхъ лътей. И дъти устали... потушены свъчи, Но жарче каминъ раскаленъ; Загадки, и хохотъ, и шумныя рѣчи Со всёхъ раздаются сторонъ. И дядя туть тоже: надъ всеми смется И всъхъ до упаду смѣшитъ: Откуда въ немъ только веселье берется! Серьезенъ п строгъ онъ на видъ: Очки, борода серебристо-сѣдая, Въ глубокихъ морщинахъ чело, И только глаза его, словно лаская, Горять добродушно-свѣтло... Тепло у камина въ стемнѣвшей гостинной... -А ну-ка, кто знаеть изъ васъ,-Спросиль онъ, -- откуда обычай старинный Рождественской елки у насъ? Никто?.. Такъ сидите же смирно и чинно,-Я самъ разскажу вамъ сейчасъ...

Есть страны, гдѣ люди отъ вѣка не знають Ни выогъ, ни сыпучихъ снѣговъ; Тамъ только нетающимъ снѣгомъ сверкаютъ Вершины гранитныхъ хребтовъ...
Цвѣты тамъ душистѣе, звѣзды—крупнѣе, Свѣтлѣй и наряднѣй весна,
И ярче тамъ перья у птицъ, и теплѣе
Тамъ дышетъ морская волна...
Въ такой-то странѣ ароматною ночью,
При шопотѣ лавровъ и розъ,
Свершилось желанное чудо воочью:
Родился Младенецъ-Христосъ;
Родился въ убогой пещерѣ,—чтобъ знали...

\* \*

Изнемогаетъ грудь въ безплодномъ ожиданьи, Отбою нѣтъ отъ думъ, и скорби, и тревогъ... О, въ этотъ мигъ я весь живу въ одномъ желаньи, Я весь—безумный вопль: «приди, приди, пророкъ!»

# ДУРНУШКА.

Бѣдный ребенокъ, — она некрасива! То-то и въ школѣ, и дома она Такъ не смѣла, такъ всегда молчалива, Такъ не по-дѣтски тиха и грустна! Зло надъ тобою судьба подшутила: Острою мыслью и чуткой душой Щедро дурнушку она надѣлила, — Не надѣлила однимъ — красотой!.. Ахъ, красота — это страшная сила...

Да, это было все... изъ сумрака годовъ Оно и до сихъ поръ мнѣ вѣетъ теплотою Съ измявшихся страницъ забытыхъ дневниковъ, И съ каменной плиты, лежащей надъ тобою... Ла, это было все; горёль твой ясный взорь, Звеньль твой юный смъхь, задорный и безпечный, И смерть все отняла, подкравшись къ намъ, какъ воръ, Все уничтожила съ враждой безчеловъчной. Года прошли-но я не въ силахъ оторвать Луши моей больной отъ старины завътной! Угасшій, біздный другь, гді мні тебя искать? Какъ снова услыхать твой голосъ мнъ привътный? Въдь я люблю еще, въдь я, какъ прежде, твой! Откликнись, отзовись... томиться нъту силы, — Откликнись, отзовись, иль пусть и надо мной Опустится плита зіяющей могилы. Отъ тяжкихъ думъ моя пылаетъ голова, Отъ скорби рвутъ мнѣ грудь свинцовыя рыданья... Кому ихъ высказать?.. Какъ жалки вы, слова. Какъ ты безжалостна, змѣя воспоминанья!



Я быль на стражё... Утомленный, Едва я сонь превозмогаль И въ сумракъ ночи благовонной Глаза усталые вперялъ. За мной бёлёль нашъ станъ широкій, Шатры тёснилися къ шатрамъ...

\* \*

Нътъ, я больше не върую въ вашъ идеалъ И впередъ я гляжу равнодушно: Если-бъ міръ вашихъ грезъ наконецъ и насталъ,— Мнѣ-бъ въ немъ было мучительно-душно: Сколько праведной крови погибшихъ бойцовъ, Сколько свѣтлыхъ созданій искусства, Сколько подвиговъ мысли, и мукъ, и трудовъ. И итогъ этихъ трудныхъ, рабочихъ вѣковъ— Пиръ животнаго, сытаго чувства! Жалкій, пошлый итогъ! Каждый честный боецъ Не отдастъ за него свой терновый вѣнецъ...



## изъ дневника.

Я долго счастья ждаль—и лучь его желанный Блеспуль мнѣ въ сумеркахъ: я счастливъ и любимъ: Къ чему-жъ на рубежѣ земли обѣтованной Остановился я, какъ робкій пилигримъ? За мной—глухая ночь и годы испытаній, Передо мной—весна, и ласка, и привѣтъ, А я... мнѣ точно жаль умчавшихся страданій, И съ грустью я смотрю минувшему вослѣдъ...

Не называй меня безумнымъ, дорогая, Не говори, что я солгалъ передъ тобой; Нѣтъ, я люблю тебя, какъ мальчикъ, отдавая Всю душу, всѣ мечты, всю жизнь — тебѣ одной. Но отголоски грозъ недавняго ненастья, Какъ голосъ совѣсти, твердятъ душѣ моей: «Есть дни, когда такъ пошлъ вѣнокъ любви и счастья И такъ прекрасепъ тернъ страданій за людей!..»

\* \*

Серебрясь переливами зв'яздныхъ лучей, Тихо лътняя полночь плыветь,

Надъ шатрами дубравъ, надъ цвѣтами полей И надъ зеркаломъ дремлющихъ водъ. Ни дыханья, ни звука... Затихла волна, Не колышетъ листы плауновъ, И далеко, далеко по взморью видна Въ лунномъ блескѣ кайма береговъ...

\* \*

Все та же болѣзненно-сладкая дума— Толпы и движенья, сіянья и шума, Какъ будто боится она; Но ночью, томительной ночью безъ сна, Ко мнѣ она вновь прилетаетъ И сердпе ласкаетъ...

На окнахъ опущены бѣлыя шторы: Спокойно, тепло и уютно кругомъ; На стѣны лампада наводитъ узоры, Мерцая у образа бѣглымъ огнемъ...

\* \*

Нищій вчера, я сегодня богать, Богать безъ границь, безъ предѣла... А много-ль мнѣ дали? Одинъ только взглядъ!

----

\* \*

Съ тѣхъ поръ, какъ я прозрѣлъ, разбуженный грозою, Съ тѣхъ поръ, какъ дѣтскихъ грёзъ проникнулъ я обманъ, И жизнь сверкнула мнѣ позорной наготою И жалкой дряхлостью сквозъ радужный туманъ, Съ тѣхъ поръ, какъ, оттолкнувъ соблазны наслажденья, Мой стихъ я посвятиль страданью и борьбъ, Не разъ переживаль я тяжкія сомнѣнья, Сомнѣнья въ будущемъ, и въ братьяхъ, и въ себѣ... Я говорилъ себѣ: не обольщайся снами; Что дашь ты родинъ, что въ силахъ ты ей дать? Твоей ли пѣснею, твоими ли слезами Разсѣять ночь надъ ней и скорбь ея унять? А между тѣмъ молчать въ бездѣйствіи позорномъ, ѣсть хлѣбъ, отравленный слезами нищеты, Носить ярмо раба въ смиреніи покорномъ, — Такъ жить не можешь ты, такъ жить не хочешь ты. Гдѣ-жъ свѣть и гдѣ исходъ?..

И поняль я душою,
Что мысль не прояснить мучительный хаосъ,
И что порывъ ея мнѣ принесеть съ собою
Лишь мракъ унынія, да злобу жгучихъ слезъ...
И прокляль я тогда безплодныя сомнѣнья,
И сердце я спросиль, и сердцемъ я рѣшилъ,
Услышавъ братскій стонъ, безъ думъ и размышленья,
Идти и помогать, на сколько станеть силъ.
Я божествомъ избралъ любовь и всепрощенье;
Священнымъ ихъ огнемъ я каждый стихъ зажегъ,
И ту же пѣснь любви, печали и забвенья
Съ собою я принесъ въ нашъ дружескій кружокъ...



Сегодняшняя ночь одна изъ тѣхъ ночей, Которыхъ я боюсь и робко избѣгаю. Отъ нихъ, какъ отъ враговъ, я въ комнатѣ моей Сурово ставни закрываю. Я, какъ бѣды, страшусь, что темный этотъ садъ Повѣетъ на меня прохладой благодатной, Что бѣдный уголъ мой наполнитъ ароматъ, И грудь стѣснится вновь тоскою непонятной!..

Имъ казалось, весь міръ измѣнился съ тѣхъ поръ, Какъ другъ друга они полюбили; Всю природу въ сверкающій, чудный уборъ Въ эти дни ихъ мечты нарядили. Темный садъ ихъ свиданья, любя, сторожилъ, Соловей помогалъ ихъ признаньямъ, Блѣдный мѣсяцъ на лица ихъ кротко свѣтилъ Серебристымъ и нѣжнымъ сіяньемъ.



\* \*

Такъ вотъ она, «страна безъ правъ и безъ закона»!

Страна безвинныхъ жертвъ и наглыхъ палачей,

Страна владычества холопа и шпіона,

И торжества штыковъ надъ святостью идей!

О нѣтъ, не можетъ быть!.. Вы лжете мнѣ, вы лжете,

Апостолы борьбы!.. Неправою враждой

Вы сердца моего корыстно не зажжете—

Я вѣрю въ мой народъ и вѣрю въ край родной!

Онъ не унизился-бъ до робкаго смиренья,

Не сталъ молчать года съ покорностью раба

И гордо-бъ всталъ на бой, могучъ, какъ ангелъ мщенья,

Неотразимъ, какъ вихрь, и страшенъ, какъ судьба;

Пока въ немъ слышенъ смѣхъ...



Стряхнувъ угаръ и хмѣль промчавшагося дня, Отъ лжи напыщенной, отъ злобы ядовитой, Отъ мелочныхъ заботъ, измучившихъ меня, Я ухожу въ мой міръ, мнѣ одному открытый. Я ухожу къ моимъ покинутымъ трудамъ, Къ моимъ задумчивымъ и грустнымъ вдохновеньямъ, Къ тетрадямъ нотъ моихъ, къ завѣтнымъ дневникамъ, Къ воспоминаніямъ, мечтамъ и сожалѣньямъ. И долгій, смутный день проживши для другихъ, Проживъ его въ толив и заолно съ толпою, Въ затишьи вечеровъ спокойныхъ и нѣмыхъ Я для себя живу воскресшею душою.

Я разбиваю гнеть наскучивших оковь, И въ тихихъ сумеркахъ вечерняго досуга Изъ выцвътшихъ страницъ забытыхъ дневниковъ Опять зову тебя, угасшая подруга...

Есть сны,—они порой безсмысленны, какъ бредъ,—
Но что-то чудное въ нихъ дышетъ и сіяетъ,
Что согрѣваетъ грудь, что послѣ многихъ лѣтъ
Ее невѣдомымъ блаженствомъ наполняетъ.
Ты для меня была такимъ же свѣтлымъ сномъ,
Такимъ же, какъ они, таинственнымъ намекомъ,
Такой же сказкою о чемъ-то неземномъ,
О чемъ-то мнѣ родномъ, но смутномъ и далекомъ...





Сегодня какъ-то я особенно усталь; Съ утра во мив росло глухое раздраженье, Съ утра вокругъ себя я злобно подмвчалъ Все, что поднять въ душв способно отвращенье. Въ чужой веселости я пошлость находилъ, Въ печали—ханжество, въ спокойствіи—трусливость, А въ сердив у себя—упадокъ лучшихъ силъ, Гнетущую тоску, да двтскую брезгливость...

#### ВАВИЛОНЪ.

(Отрывокъ).

Брошены торжище, стадо и пашня, Заняты руки работой иной: Камень на камень, и стройная башня Гордо и мощно встаетъ надъ землей... Ласточка, рѣя въ лазури бездонной, Кажется точкой для смертныхъ очей. Или мы, съ нашей мечтой окрыленной, Кроткой, воздушной певуньи слабей? Къ небу, гдв тучи играють и мчатся, Сыпля громами у ногь божества, Къ небу, гдѣ райскія рѣки струятся, Стелется райскихъ луговъ мурава; Къ жизни блаженства отъ жизни страданья, Къ звёздамъ, сверкающимъ яркимъ огнемъ... Высьтесь же стѣны гранитнаго зданья, Будьте намъ къ въчному небу путемъ.

Полно, безумцы! Взгляните: чернѣетъ Грозная туча на грани небесъ; Въ трепетномъ ужасѣ міръ цѣпенѣетъ... Отблескъ зарницы мелькнулъ и исчезъ...



\* \*

Когда бы я сердце открылъ предъ тобою, Ты върно меня бы безумнымъ сочла: Такъ радость близка въ немъ съ угрюмой тоскою, Такъ съ солнцемъ слита въ немъ глубокая мгла...

Быть можеть, ихъ мечты безумный, смутный бредъ, И пыль ихъ—пыль дѣтей, не знающихъ сомнѣній, Но въ наши дни молчи, невѣрящій поэть, И не осмѣивай ихъ чистыхъ заблужденій; Молчи, иль даже лги: созрѣвъ, ихъ мысль найдетъ И сквозь ошибки путь къ сіяющей святынѣ, Какъ путь найдетъ ручей съ оттаявшихъ высотъ Къ цвѣтущей, солнечной, полуденной долинѣ!

Довольно жалкихъ слезъ!.. И такъ вокругъ тебя Отчаянье и сонъ. ...И такъ тюремной двери Не замолкаетъ скрипъ, и родина, любя, Не можетъ тяжкія оплакивать потери...



Мертва была земля: торжественно сіяли
Надъ нею небеса бездушной красотой...
Въ урочный срокъ цвѣты цвѣли и отцвѣтали,
Въ урочный часъ звѣзда всходила за звѣздой.
Дышалъ морской просторъ, въ снѣгахъ дремали горы,
Вихрь колыхалъ пески безжизненныхъ степей,
И серебристыхъ рѣкъ извивы и узоры
Струились по коврамъ пестрѣющихъ полей.
И все, какъ въ наши дни, цвѣло и улыбалось;
Но никогда еще къ сверкающимъ волнамъ,
Врѣзаясь въ ихъ кристалъ, весло не прикасалось,
И плугъ не проходилъ по дѣвственнымъ полямъ!..



Не завидуй имъ, слѣпымъ и беззаботнымъ, Что твоимъ они не мучатся мученьемъ, Что живутъ они мгновеньемъ безотчетнымъ, Пошлой суетой и дѣтскимъ обольщеньемъ...

Не считай съ упрекомъ слезъ, за нихъ пролитыхъ, И обидъ, отъ нихъ услышанныхъ тобою: Тяжесть жгучихъ слезъ и пѣсенъ ядовитыхъ Скажется тебѣ безсмертія зарею...



\* \*

Я не знаю, за что ты меня полюбила: За страданье—но кто же вокругъ не страдалъ? Только пошлыхъ и глупыхъ невзгода щадила, Только мертвый не видѣлъ, не ждалъ, не желалъ. Правда, я былъ съ тобою не то, что съ другими...





Бери меня такимъ, каковъ я есть... Я знаю, Что за любовь твою плачу я, какъ скупой, Что я безжалостно и тяжко истерзаю Тебя сомнѣньями и ревностью слѣпой, Что буду, какъ шпіонъ, я изучать тревожно Твой каждый взглядъ...



Робко притаившись гдф-нибудь съ игрушкой, Или въ садъ забившись съ книжкою въ рукахъ, Ты растешь неловкой, смуглою дурнушкой, Дикой, словно зайчикъ, дома - какъ въ гостяхъ. Домъ вашъ - цѣлый замокъ: пышные покои, По стінамъ портреты дідовскихъ временъ, Знатные бояре, громкіе герои, Вереница славныхъ, княжескихъ именъ. Что ни шагь-повсюду барскія затьи: Темный паркъ, фонтаны, тихіе пруды... Дышать и растуть въ стѣнахъ оранжереи Ръдкіе цвъты и пышные плоды. Амфилады комнать устланы коврами, Окна въ пышныхъ складкахъ шелковыхъ гардинъ, Въ длинной галлерев тянутся рядами Пыльныя полотна выцвётшихъ картинъ. Отовсюду вѣютъ старыя преданья Шумной, барской жизни миновавшихъ дней, Отовсюду слышны длинныя сказанья Праздничныхъ собраній, шумныхъ ассамблей...



\* \*

Есть скорбь прекрасная... Она, какъ пламя, жжеть И, какъ любовница, въ объятіяхъ сжимаеть, И сколько гордыхъ думъ въ душѣ тогда встаетъ, Какъ горячо она, какъ страстно презираеть!



Сжавъ чело горячими руками, У окна, открытаго широко, Въ душный мракъ усталыми очами Я гляжу, томяся одиноко... Въ синей безднѣ бархатнаго неба
Нѣтъ конца мерцающимъ свѣтиламъ...
Надъ волнами вызрѣвшаго хлѣба
Вѣетъ полночь вздохомъ легкокрылымъ;
Въ тишинѣ глубокой и безбрежной
Не слыхать ни звука, ни движенья,
А въ груди, въ груди моей мятежной,
Громъ и буря, слезы и мученья...



\* \*

Какъ давно не дышалъ я прохладой полей, Какъ давно не бродилъ я лѣсистой тропой, Подъ узорчатой сѣнью зеленыхъ вѣтвей, По росистой травѣ, надъ родимой рѣкой! Какъ давно не слыхалъ я пастушьихъ роговъ, Звона блещущихъ косъ на широкихъ лугахъ...



Пусть смятенья и грома полны небеса, Пусть надъ черною бездной морскою Чайкой носится буря, и рветь паруса, И вздымаеть волну за волною. Не рыдай, какъ дитя, на своемъ кораблѣ, Встанеть утро и стихнеть волненье, И помчить тебя снова къ желанной землѣ Въчно-мощною силой теченья...



### RIECOH.

Нѣтъ, не ищи ея въ дыханіи цвѣтовъ, Въ мерцаньи яркихъ звѣздъ полуночной порою, Въ святыхъ словахъ молитвъ, въ тиши родныхъ лѣсовъ И въ пѣсняхъ соловья, гремящихъ за рѣкою... Тамъ умерла она для черствыхъ нашихъ дней, Прошло владычество безжизненной природы: Поэзія теперь—поэзія скорбей, Поэзія борьбы, и мысли, и свободы; Поэзія въ стѣнахъ кипучихъ городовъ, Поэзія въ трудѣ за лампою ночною...

----

\* \*

Распахнулись тяжелыя двери тюрьмы И, согрѣтый цвѣтущей весною, Въ царство слезъ и неволи, позора и тьмы Лень ворвался побъдной волною. «Ты свободенъ, иди!» сторожа говорять, Съ рукъ и ногъ моихъ цепи снимая, И нежданному счастью безумно я радъ, Какъ дитя, и смѣясь, и рыдая. -О, скажите, молю я, не лживый ли сонъ Обмануль мою душу мечтою? Неужели я вправду отнынѣ прощенъ, Не смъетесь ли вы надо мною?.. Но у ногъ моихъ звенья разбитыхъ цѣпей, А въ лазурной дали, за дверями, Чуть виднъется берегь отчизны моей. Тамъ, гдѣ море слилось съ небесами! Завтра парусъ косматый, по бурнымъ волнамъ Легче чайки летя и мелькая, Унесеть меня вновь къ незабвеннымъ полямъ Дорогого родимаго края!..

Но... что сталось съ проснувшимся сердцемъ моимъ? Отчего на тюремномъ порогѣ Вдругъ поникъ я челомъ и стою, недвижимъ, Въ непонятной душевной тревогѣ?.. Что за сила влечетъ меня снова назадъ?

О, прости меня, бёдный товарищь! Прости,
Что въ восторге забыль о тебё я,
Что забыль я о томь, съ кёмъ на общемъ пути
Шелъ я, злобой къ врагу пламенея,—
Нетъ, не сдамся я царству позора и тьмы,—
Вёрь, о братъ, не изменитъ рука мне,
И надъ моремъ, где высились стены тюрьмы
Не останется камня на камне!
Я иду, но иду не одинъ, и съ собой
Уношу я съ тоской затаенной
Твой страдальческій образъ, твой кашель глухой
И рыданья души оскорбленной...



Не гони ее, тихую гостью, когда,
Отуманена нѣгою сладкой,
Въ келью тяжкихъ заботъ, въ келью думъ и труда
Вдругъ она постучится украдкой;
Встрѣть ее на порогѣ, въ рабочихъ рукахъ
Отогрѣй ея нѣжныя руки;
Отыщи для нее на суровыхъ устахъ
Тихой лаской манящіе звуки.
Позабудь для ея беззаботныхъ рѣчей
Злобу дня, и борьбу, и тревоги,
И вздохни на груди ненаглядной твоей
Отъ пройденной тобою дороги...

Нѣтъ, не стыдно любить и не страшно любить:— Какъ свѣтло, какъ отрадно живется, Если смогъ ты въ подругу свою перелить Все, чѣмъ грудь твоя дышетъ и бъется!..



Увлеки ты меня,—отведи меня прочь Отъ моихъ безотрадныхъ сомнѣній, Озари моихъ думъ непроглядную ночь Райскимъ блескомъ твоихъ сновидѣній! Дай мнѣ вѣрить такъ свято, какъ вѣруешь ты...

7000

Сегодня ночь была душна... зловъщій громъ Сопровождаль игру мерцающей зарницы, А къ утру стаи тучъ ударили дождемъ На мраморъ и гранить томящейся столицы... Нежданный гнъвъ небесъ былъ кратокъ, но могучъ, Вихръ мчался надъ землей, какъ грозный ангелъ мщенья Трубя въ побъдный рогъ, и солнца первый лучъ Повсюду озарилъ картины разрушенья: Въ садахъ попадали деревья и цвъты, Дернъ прихотливыхъ клумбъ помяло и размыло; На крышахъ погнуты желъзные листы, Тутъ сорванъ въ прахъ карнизъ, тамъ статую разбило...

\_\_\_\_

Завтра, чуть лениво глазки голубые Милая откроеть, пробудясь отъ сна, Не докучный шумъ, ни звуки городскіе Съ улицы услышить за окномъ она. За окномъ раздастся птичекъ щебетанье. Тихій говорт, сада, плескъ рѣчной волны, И широко солнца кроткое сіянье Золотымъ потокомъ хлынетъ съ вышины... Какъ цвътокъ, омытый вешнею росою, Дъвственной красы и свъжести полна, Въ ароматный садъ, склоненный надъ ръкою, Съ развою улыбкой убажить она. Объжить дорожки, скрытыя кустами, Съ вышины обрыва глянетъ въ даль полей, И угрюмый городъ съ душными домами Тамъ, вдали, какъ призракъ, встанетъ передъ ней!..

Тоска гнететь меня и жжеть неутомимо, Что день—то все душньй, все тягостный дышать, И съ пестрой суетой, мелькающею мимо, Не властень я души, извърившись, связать. Я жизни чуждъ давно... Всего, что увлекаеть, Всего, что манить вдаль, проникнуль я обмань, Хмыль отбродиль въ крови, тревога остываеть И только скорбь жива, да боль недавнихъ ранъ.



\* \*

Ты полюбишь меня... Какъ искусный игрокъ,
Я всё карты заранѣе знаю
И забрежжившій въ сердцё твоемъ огонекъ
Въ безграничный пожаръ раздуваю.
И тебё ли, съ твоею открытой душой
И съ правдивымъ, довёрчивымъ взглядомъ,
Не сломиться подъ вихремъ, —былинкѣ степной
Не упиться хмельнымъ моимъ ядомъ?
Я, какъ клавиши, трогаю чувства твои,
И я знаю, что робкіе звуки
Скоро выльются мощною пѣснью любви,
Полной счастья, сомнѣнья и муки!..



\* \*

Сегодня долго я огня не зажигаль; Склонившись на руку усталой головою, Я безсознательно и тупо наблюдаль, Какъ медленно закатъ блёднёлъ и угасаль, Смёняя сумерки глубокой темнотою.

Уставъ отъ суеты промчавшагося дня

1883

И снова возвратясь въ мой уголь одинокій,— Я сбросиль маску прочь, я сталь самимь собой, И скорбь, весь день во мнѣ дремавшая змѣей, Проснулась съ силою, и властной, и жестокой.

Глухой нашъ городокъ спокойно отдыхалъ; Въ морозномъ воздухѣ гудѣлъ и замиралъ Соборный колоколъ, ко всенощной сзывая... Голубоватый свѣтъ поднявшейся луны Билъ въ окна и полетъ вечерней тишины...



Боже мой, Боже, куда-жь это скрылось? Только что смолкъ мой мучительный стонъ, Только что сердце на мигъ позабылось,— Все разлетълось, какъ призракъ, какъ сонъ!..



Ръдко осень балуетъ такими ночами. Въ ясномъ небъ—ни тучки, свътло, словно днемъ; Городокъ нашъ, подъ лунными нъжась лучами, Весь какъ будто окованъ литымъ серебромъ; Звонко шагъ мой по илитамъ въ тиши раздается...



\* \*

Изъ сказокъ матери, вечернею порою Баюкавшихъ мой слухъ мелодіей своей, Изъ строгихъ словъ молитвъ и книгъ, прочтенныхъ мною, Отвсюду слышалъ я:— «люби, люби людей!»

270 1883

И сталъ я всѣхъ любить... На братскій зовъ печали Спѣшилъ на помощь я и руку подаваль, И если камнями глупцы въ меня бросали, Я имъ прощеньемъ отвѣчалъ.

Такъ шелъ за годомъ годъ... Безумные, больные, Счастливые года! Какъ много жгучихъ ранъ...



Осенній, свѣжій день... по небу пробѣгають Ряды разорванныхъ, туманныхъ облаковъ, И то лучи порой въ просвѣты ихъ сіяють, То снова стелетъ тѣнь безцвѣтный свой покровъ...



Онъ не хотѣлъ пресмыкаться въ пыли, Часто смотрѣлъ онъ съ тоскою, Какъ облака надъ просторомъ земли Мчались воздушной грядою; Онъ позавидовалъ крыльямъ орла...



«Не умирай,—съ тоской уста ея шептали,—О, ненаглядный мой! Хорошій мой, живи, Вёдь мы такъ молоды, такъ мало намъ сіяли Лучи отзывчивой и радостной любви. Суровъ и грозенъ мракъ зіяющей могилы...»

## 1884-ый годъ.

\* \*

Мнь снился выщій сонь: какъ будто ночью темной Въ какомъ-то сумрачномъ, невъдомомъ краю, На страшной высоть, надъ пропастью бездонной, На выступъ скалы недвижно я стою... Вокругъ шумитъ гроза... Скрипятъ съдыя ели, Гремять, свергаясь внизь, каменья изъ-подъ ногь, А гдь-то глубоко, на днь гранитной щели, Какъ дикій звѣрь, реветь бушующій потокъ... Ночь плачеть, какъ дитя, ночь мечется и злится, Сдвигая мглу кругомъ въ свинцовое кольцо, И словно черная испуганная птица, Крылами влажными мнѣ плещется въ лицо. Но нътъ въ моей душъ тревоги и смятенья; Безстрашно я стою подъ выогой и грозой, Я замеръ весь въ тоскъ угрюмаго ръшенья: Свести последній счеть съ безжалостной судьбой. Какое дело мне, что трупъ мой разобыется На тысячи кусковъ о зубья этихъ скаль, Что завтра досыта и допьяна напьется Изъ теплыхъ венъ моихъ прожорливый шакалъ! Привътъ тебъ, о смерть! Довольно ожиданій, Довольно жертвъ и мукъ, сомнѣній и стыда!.. Уснуть!.. уснуть отъ всёхъ безчисленныхъ терзаній, Глубокимъ сномъ уснуть навѣки, навсегда!.. Но чу!.. Что тамъ звучитъ и эхомъ отдается, И грудь мою тъснить волненьемъ и тоской? То дальній колоколь... медлительно несется Сквозь бурю звонъ его въ полуночи глухой...

## ВЪ ДЕРЕВНВ.

(Сцена).

Отецъ (входя).

Ты боленъ?

Сынъ.

Нѣтъ, здоровъ...

Отецъ.

Здоровъ, а самъ лежитъ! И даже окна всѣ старательно закрыты; Какой скучающій, какой безстрастный видъ! А вечеръ такъ хорошъ, такъ пышно онъ горитъ. Луга и лѣсъ зарей, какъ золотомъ, облиты... Сойди хоть въ садъ...

Сынъ.

Къ чему?

Отецъ.

Да просто подышать...

Какъ чудно дышется такими вечерами! Найдешь ли ты, лѣнтяй, такую благодать Тамъ, въ вашихъ городахъ, за душными стѣнами? Черемуха въ цвѣту, сирень ужъ отцвѣла. И тишь, и сонъ кругомъ: не прожужжитъ пчела, Не шелохнется листъ, все мирно отдыхаетъ, Все нѣжится въ волнахъ душистаго тепла И звѣздной ночи ждетъ и день благословляетъ...

## Сынъ.

Отецъ, да ты - поэтъ! Тебъ-бъ стихи писать!..

## Отецъ.

А ты, мой мудрый сынъ, какъ мн тебя назвать?...

Прошлаго времени тѣни туманныя, Свѣтлыя слезы о лучшемъ быломъ, О, для чего вы проснулись, нежданныя, Въ скорбномъ и стонущемъ сердцѣ моемъ? Прочь!.. не дразните своимъ обаяніемъ Мертвую душу, уставшую жить...

### овлако.

День ясенъ... Сводъ небесъ и дышетъ, и сіяетъ. Зной отуманиль даль... У топкихъ береговъ Дремотная струя въ истомъ колыхаетъ Широкіе листы зеленыхъ плачновъ. Гудя, промчался шмель, — какъ искра потухая, Блеснуль и потонуль!.. Въ затонъ, гдъ, къ волнъ Склонясь, поникъ жасминъ, свой цвътъ въ нее роняя, Плеснулся сонный лещь и скрылся въ глубинъ. Затишье и покой... Безпомощно и пышно Природа спить вокругь, съ улыбкой на устахъ: Такой немой покой, что издалека слышно Жужжаніе косы въ синтющихъ лугахъ!.. Но что за тънь легла надъ рощею зубчатой? То облако... Сквозя подъ золотомъ лучей, Какъ сказочный драконъ, огромный и косматый, Оно плыветь, плыветь, чёмь дальше, тёмь быстрёй!..

\*\*\*

О, мысль, проклятый даръ!.. Мысль, въ дерзкомъ ослъпленьи

Весь міръ мечтавшая сіяньемъ озарить И стихшая теперь въ больномъ изнеможеньи, Когда такъ тяжело и такъ постыдно жить, Къ чему кипѣла ты въ работѣ неустанной, Что людямъ ты дала и что дала ты мнѣ? Не указала ты изъ мглы исходъ желанный, Не помогла родимой сторонѣ! А сердце чуткое, горѣвшее отрадно Любовью чистою и вѣрою святой...

----

\* \*

Какъ громъ отдаленный, какъ въ старомъ соборѣ Мольбой похоронной гремящій органъ,— И мрачно, и грозно тревожное море Гудить, уходя въ непроглядный туманъ. Ненастна и сумрачна ночь; по лазури Сплошной вереницей бѣгуть облака; Какъ птица, колеблемъ дыханіемъ бури, Трепещетъ далекій огонь маяка. Поднимется валъ, набѣжить, разобьется И въ жемчугѣ пѣны отхлынетъ назадъ... И кажется, кто-то безумно смѣется, И кажется, чъи-то угрозы звучатъ!

\* \*

Мертва душа моя: ни грёзь, ни упованья!
Какъ степь безводная, душа моя мертва,
И только, какъ и встарь, надъ тайной мірозданья
Въ работъ тягостной пылаетъ голова.
Вопросы жгутъ меня и нътъ имъ разръшенья
И нътъ конца. Какъ цъпь, звено вслъдъ за звеномъ,
Кипятъ въ груди они, и тяжкія сомнънья
Встаютъ въ мозгу моемъ усталомъ и больномъ.

Прозрачна и ясна осенняя заря; Какъ свъчи, теплятся кресты монастыря Подъ заходящими багровыми лучами; И ночь, въ слезахъ росы и трепетъ луны, Съ дождемъ падучихъ звъздъ съ лазурной вышины Идетъ, повитая сіяньемъ и тънями...

\* \*

Что было до тебя, то не было, родная,—
То мракъ какой-то быль, унылый и глухой!
Ты руку мнѣ дала, къ сознанью призывая,
И я прозрѣль тотчасъ, и я пошелъ съ тобой.
Почти дитя еще, съ лазурными очами,
Съ звенящимъ голосомъ, ты говорила мнѣ
О правдѣ и любви...

\* \*

Смирись, — шепталъ мнѣ умъ холодный, Ты сынъ толны — живи съ толпой... Къ чему въ темницѣ гимнъ свободный, Къ чему вакханкѣ стонъ больной?...

Ты пропов'ядуеть въ пустын'я, Ты отъ языческихъ боговъ Къ иной, враждебной имъ святын'я Зоветь фанатиковъ-жрецовъ...

\* \*

Върь въ великую силу любви!.. Свято върь въ ея крестъ побъждающій, Въ ея свътъ, лучезарно спасающій Міръ, погрязшій въ грязи и крови... Върь въ великую силу любви!..

\* \*

Мы выплыли въ полосу луннаго свёта, И весла невольно упали изъ рукъ, Такъ чудно дышала природа вокругъ Всей прелестью почи, всей нѣгою лѣта! Знакомое мѣсто едва мы узнали: Какъ въ сказкѣ, волшебно горѣла рѣка, Какъ въ сказкѣ, о чемъ-то пугливо шептали, Дрожа и колеблясь, кусты лозняка. А тамъ, въ отдаленьи, мелькало огнями Село сквозъ прозрачную зелень садовъ, И мельница рѣзко чернѣлась крылами, И слышались пѣсни и гулъ голосовъ, — Былъ праздникъ...

Чу! низко надъ самой водою Куликъ просвисталъ—и опять тишина. Что-жъ смолкнулъ нашъ хоръ? Пусть широкой волною Прокатится пъсня, тиха и стройна...

\* \*

Я раньше вышель въ путь, чёмъ сверстники мои: Я на зарё моей разбуженъ былъ грозою, И съ пёсней благостной надежды и любви Пошелъ я далеко впередъ передъ толпою...

\* \*

Есть у свободы врагь опаснъе цъпей, Страшнъй насилія, страданья и гоненья;

1884 277

Тоть врагь неотразимь, онь—въ сердцѣ у людей. Онь—всѣмъ врожденная способность примпренья. Пусть щѣпь раба тяжка... Пусть мощная душа. Тоскуя подъ ярмомъ, стремится къ лучшей долѣ, Но жизнь еще вокругъ такъ чудно хороша И въ ней такъ много благъ и кромѣ гордой воли!...

% ·

Ты сердишься, когда я опускаю руки, Когда, наскучивши напрасною борьбой, Я сознаю умомъ, какъ безполезны звуки, Рожденные моей страдальческой душой. Ты говоришь мнъ: мысль не можетъ дать спасенья. Давно безсильная и смолкнуть, и сіять, Мысль-цепь невольной лжи, круговороть сомненья, И изъ хаоса ей пути не указать. Да, милый другъ! Нашъ долгъ -- пойти на зовъ страданья, Смотря въ лицо ему, свой ужасъ превозмочь И молвить безъ тревогъ, безъ думъ и колебанья: «Ты знаешь истину и долженъ ей помочь!» Не въря въ гордый умъ и тщетно не стараясь Рѣшить вопросъ «къ чему», жить чувствомъ и душой, Всей силою любви, всей страстью отзываясь На каждый братьевъ зовъ, на каждый стонъ больной! 

\* \*

Не упрекай себя за то, что ты порою Даешь покой душѣ отъ думъ и отъ тревогъ, Что любишь ты поля съ ихъ мирной тишиною. И зыбъ родной рѣки, и дремлющій лѣсокъ; Что пѣсню любишь ты, и, молча ей внимая. Пока звучитъ она, лаская и маня, Позабываешь ты, отрадно отдыхая, Призывъ рабочаго, немедлящаго дня;

Что не убиль въ себѣ ты молодость и чувство, Что не принесъ ты ихъ на жертвенникъ труда, Что властно надъ тобой мирящее искусство, И красота тебѣ внятна и нечужда!..



\* \*

Вечерѣло... Солнце въ блескѣ лучезарномъ Медленно садилось за зубцами лѣса; Съ отблескомъ заката трепетно-янтарнымъ Ужъ боролась ночи хмурая завѣса. Набѣгали тучи. Глухо рокотало Озеро, волнуя вспѣненныя воды, И у скалъ прибрежныхъ тяжело вздыхало, Словно чуя близость гнѣвной непогоды!..



## ОКТЯВРЬСКАЯ НОЧЬ.

(Изъ Альфреда Мюссе).

### петео П

Печаль моей души исчезла, какъ туманъ, Какъ серебро росы при солнечномъ сіяньи, И зной мятежныхъ слезъ, и боль глубокихъ ранъ Теперь едва живутъ въ моемъ воспоминаньи.

## Муза.

Пѣвецъ! Какой недугь въ груди твоей цариль, Какая скорбь твой взглядъ туманила слезою? Ты лютню звонкую надолго позабылъ, И тщетно въ дверь твою стучалась я съ тоскою. Откройся мнѣ, пѣвецъ, и, можетъ быть, любя, Я усыплю змѣю, грызущую тебя.

### Поэтъ.

То жалкій быль недугь, знакомый всёмь, кто жиль; То пошлый быль недугь, но мучившій жестоко... А я, глупець, мечталь, что я одинь любиль, Что я одинь страдаль такъ страстно и глубоко!

#### Муза.

Утѣшься! Для того, кто самъ не пошлъ душой, Печалей пошлыхъ нѣтъ, и жалкихъ нѣтъ страданій. Откройся-жъ мнѣ, пѣвецъ,—передъ своей сестрой Не сдерживай въ груди ни жалобъ, ни рыданій!

## 

\* \*

Еще не исчерпана сила въ груди, Еще не изсякнули звуки, И въщее сердце мнъ шепчеть: иди, Или на страданья и муки. Но чаще и чаще въ безмолвьи ночей Румянаго яснаго мая Мнъ слышится: полно, усни отъ скорбей, Бъги отъ безстыдныхъ враговъ и друзей, Въ объятьяхъ любви отдыхая.



\* \*

Есть бездиа мрачная—то бездна отрицанья; Не опускай предъ ней испуганныхъ очей, И съ твердостью спустись со свѣточемъ познанья Въ холодный, мертвый мракъ, блуждающій по ней. Ты много ужасовъ увидишь предъ собою, И много свѣтлыхъ грезъ навѣки разобьешь. И можетъ быть, не разъ поникнувъ головою, Ты мигъ рожденія сурово проклянешь! 280 1884

Но не робъй, — иди до дна, не уставая, Забывъ, что надъ тобой, нарядна и ясна, Царитъ въ цвътахъ весна, и жизнь шумитъ, играя, И движется толпа, и шепчется волна... И вотъ ужъ ты на днъ... Какъ грустны, какъ унылы Отвъсы черныхъ скалъ, стояще кругомъ, Какъ мракъ вокругъ глубокъ, — свинцовый мракъ могилы...

\*

Сегодня какъ-то я особенно усталъ. Блескъ радостнаго дня мнѣ жегъ и рѣзалъ очи, Веселый шумъ толпы мнѣ душу раздражалъ,

И я какъ избавленья ждалъ Безмолвной ночи.

И ночь сошла съ небесъ; въ открытое окно Пахнула ласкою и сонной тишиною, И воть вокругъ меня все спить давнымъ давно, А я,—я не могу уснуть, и вновь полно Больное сердце старою тоскою...



\* \*

Съ берега тихой рѣки, озаренной закатомъ, Изъ-подъ душистой листвы серебристыхъ березъ, Въ сердцѣ, кипѣвшемъ огнемъ, въ сердцѣ, восторгомъ объятомъ,

Свётлую пёсню домой, въ стёны столицы, я несъ. Смутно звучала она, но я зналъ, что порывъ вдохновенья Звукамъ дастъ силу и строй, краскамъ дастъ блескъ и тепло, И прозвучить она братьямъ, какъ тихій напёвъ утёшенья...

## отрывокъ.

...Какъ звъри, схватившись съ отважнымъ врагомъ, Мы бились весь день напролеть: Мы гибли безъ счета, мы шли напроломъ На кручи враждебныхъ высотъ, Какъ будто гроза насъ на крыльяхъ несла: Но врагъ намъ не отдалъ вершинъ И мирно глубокая ночь развела Жельзныя тучи дружинь. Бълъя въ долинъ, тянулся нашъ станъ Рядами уснувшихъ шатровъ; Вокругъ чуть свътились сквозь млечный туманъ Багровыя пятна костровъ; Во мглъ раздавались то ржанье коней, То шопоть молитвы ночной, И чутко мы ждали разсвётныхъ лучей. Чтобъ ринуться снова на бой...

\* \*

Иврець, возстань! Мы ждемъ тебя—возстань!

Не бойся, что вокругь—глухая тишина, То—тишина передъ грозою....
Она не спитъ, твоя родная сторона, Она готовится къ рѣшительному бою! Всѣ честныя сердца кругомъ потрясены...
Растетъ народный гнѣвъ, какъ буря въ океанѣ...
И пустъ пока враги безпечны и сильны, Ихъ пиръ — безумцевъ пиръ на пышущемъ вулкапѣ! Пускай же пѣснь твоя, какъ отдаленный громъ Грядущую грозу свободно возвѣщаетъ, Звучитъ пророчествомъ и съ гордымъ торжествомъ Врага язвитъ и поражаетъ!..

Къ вамъ, бѣдняки, на грудь родныхъ полей, Подъ сѣнь лѣсовъ я возвращаюсь вновь... Румяный май съ тепломъ своихъ лучей Несеть опять свободу и любовь... Я утомленъ неволей городовъ, А здѣсь, въ глуши, такъ ясны небеса, Долой же гнетъ безсмысленныхъ оковъ, Въ цвѣту сирень и въ зелени лѣса!

Моя заря омрачена борьбой, Я дни губиль въ безуміи страстей И изнемогь, — и мертвенный покой Царить въ душѣ измученной моей... Но воть опять съ синѣющихъ холмовъ Родной земли блеснула мпѣ краса. И вновь оживъ, я снова пѣть готовъ, Въ цвѣту сирень и въ зелени лѣса!..

\* \*

Что сталось съ голубкой моей дорогой, Съ веселою птичкой моей? Какъ жемчугъ, по щечкамъ слеза за слезой Бѣжитъ изъ поникшихъ очей; Вся книга закапана въ горькихъ слезахъ, Конца имъ непрошеннымъ нѣтъ. Не стыдно ли плакать, какъ дѣти въ потьмахъ. Невѣстой, въ пятнадцать-то лѣтъ! Кто, дерзкій, родную мою оскорбилъ?..



\* \*

Онъ спалъ, разметавшись въ своей колыбели. И тихо двѣ тѣни къ нему подошли, И долго стояли, и долго глядѣли Въ раздумьи на новаго гостя земли. И взоры одной просіяли любовью, И, вся озарившись небеснымъ огнемъ, Она наклонилась къ его изголовью И тихо его осѣнила крестомъ...



Дурпушка! Бёдная, какъ много униженій, Какъ много горькихъ слезъ судьба тебё сулить! Дитя, смёешься ты... Грядущій рядъ мученій Пока души твоей безпечной не страшитъ. Но онъ придетъ, твой часъ... И грудь стёснятъ желанья, И ласкъ захочется, и нёгой вспыхнетъ взглядъ, Но первыя слова стыдливаго признанья Изъ робкихъ устъ твоихъ безплодно прозвучатъ. Семьи тепло, очагъ и міръ его завётный Не суждены тебё... Дорогою своей Одпа ты побредешь съ тоскою безотвётной И съ грустью тихою въ лучахъ твоихъ очей!



\* \*

Луннымъ блескомъ озаренная, Синихъ водъ равнина сонная Далеко ушла въ туманъ... Дремлетъ, дышетъ, колыхается И блеститъ, и разгорается Неоглядный океанъ...



Я видьть сонъ: мнѣ снилась почь глухая, Безлюдный край и дикая скала... Со всѣхъ сторонъ прильнула къ ней пѣмая, Какъ океанъ разлившаяся, мгла. Я быль одинь на сумрачной вершинь, И вдругь внизу, глубоко подо мной, Какой-то гуль пронесся по долинь, Какъ стонь грозы, какъ волнъ морскихъ прибой. Онъ рось и крыпь, нестройный и могучій, И сквозь хаосъ несчетныхъ голосовъ Я различаль то арфы звукъ пъвучій, То стукъ мечей, то звяканье оковъ...



\* \*

Что я скажу тебѣ, мой бѣдный, бѣдный другъ? Какой отвѣтъ я дамъ на рѣчъ твою больную? Онъ и меня грызетъ, тяжелый твой недугъ. И я не вѣрю въ день, и я о немъ тоскую! О если-бъ вновь вернутъ минувшіе года! Сильны и молоды, какъ пылко мы любили!..



Вечеръ гаснетъ... На палевомъ сводъ пебесъ Золотистыя звъзды мерцаютъ, Справа спитъ и не дышетъ нахмуренный лъсъ, Слъва въ сумракъ поля убъгаютъ. Мы плывемъ по ръкъ, и, какъ ласточки въ зной, Наша лодка скользитъ надъ спокойной струей...



Чтобъ вы все поняли,—начну издалека...
Привётъ вамъ, дётскихъ лётъ святыя впечатлёнья!
Я родилась въ семьё простого рыбака,
Въ лачужке, на краю убогаго селенья...
Миё живо помнится лазурный нашъ заливъ,
Кайма садовъ надъ нимъ, и тамъ, гдё, умирая,
Вечерняя заря свой палевый отливъ

Бросаетъ, знойный день съ улыбкою смѣняя,— Тамъ цёнь далекихъ горъ... Подъ дымкой голубой, Ихъ мшистые зубцы, ихъ снѣжныя вершины. И башни города, межъ зелени густой, У ихъ подножія, на скатерти долины. Моя семья была убога и бѣдна; Отецъ и братъ съ утра на ловлю отплывали,— И что дарила имъ морская глубина, Мы только тъмъ однимъ и жили, и дышали. Не разъ съ угрозою стучалась къ намъ нужда, И въ очагъ у насъ огня не разводили, Но слезы и печаль въ тѣ свѣтлые года По сердцу дътскому безслъдно проходили. Смуглянка ръзвая, небрежно за плечо Закину косу я безпечною рукою, И къ морю убъту, и льется горячо Мой звонкій голосокъ, несясь надъ глубиною; А море тоже мит безъ умолку поетъ, Спитья предо мной просторомъ горделивымъ, И на хребтахъ валовъ, взволнованныхъ приливомъ, И пѣну, и траву къ ногамъ моимъ несетъ...

# изъ водлера.

Отрадно сквозь тумань звѣзды видать рожденье И отблескъ мирныхъ лампъ за окнами домовъ, И черный дымъ изъ трубъ, и улицъ оживленье. И мягкій лунный свѣть на дымкѣ облаковъ; Отрадно наблюдать нѣмую жизнь природы И въ ночи зимнія, портьеры опустя, Подъ дикій вой и стонъ вечерней непогоды Въ чаду нарядныхъ грезъ забыться какъ дитя... И будутъ сниться мнѣ полуденныя страны, И ласки дѣвушекъ, и птицъ веселыхъ хоръ, И въ зелени садовъ журчащіе фонтаны, И снѣжные хребты нахмурившихся горъ...

И на призывъ пѣвца весна меня обвѣетъ, Весна волшебныхъ грезъ и солнце чистыхъ думъ...

Жилищемъ для себя мансарду изберу я И буду съ вышины, въ сосѣдствѣ облаковъ, Внимать, какъ вихрь несеть, надъ городомъ бушуя, Печальный перезвонъ его колоколовъ...



\* \*

Мнѣ приснилось, что ночью, истерзанъ тоской. Я стою на отвѣсѣ скалы, И глубокая бездна кишитъ подо мной Чернымъ моремъ безжизненной мглы. Только шагъ—и съ судьбой я покончу разсчетъ... Утомленную грудь не страшитъ, Что ее, какъ хрустальный сосудъ, разобъетъ Объ зубчатый и мшистый гранитъ; Не страшитъ, что истерзанный трупъ мой съ зарей Зоркимъ окомъ завидитъ орелъ, И завидитъ, и спустится легкой стрѣлой Изъ гнѣзда на проснувшійся долъ.

\* \*

Долго ли, жизнь, суждено мнѣ по свѣту скитаться? Гдѣ же та пристань, гдѣ могъ бы и я отдохнуть? Гдѣ же тотъ взглядъ, на который я-бъ могъ любоваться? Гдѣ же та грудь, на которую-бъ могъ я прильнуть? Вѣчно одинъ

Тяжелыхъ жертвъ я не считалъ, Кипучихъ силъ я не жалѣлъ И все, что только я имѣлъ, Все въ пѣснѣ братьямъ отдавалъ. Искусство было для меня...

## письмо.

Когда я шелъ отъ васъ, — холодный вѣтерокъ, Днемъ рѣзавшій лицо, затихъ къ безмолвной ночи. Еще алѣлъ зарей поблекнувшій востокъ, И свѣтлый день весны какъ будто не протекъ, А лишь полузакрылъ сіяющія очи... Изъ сада музыка въ вечерней тишинѣ Далеко слышалась... Подъ тактъ ея ступая, Я тихо шелъ, мой стихъ задумчиво слагая; Я шелъ, а сердце плакало во мнѣ. Да, сердце плакало... Мертвецъ похороненный Очнулся вновь въ своемъ удушливомъ гробу, И рвется изъ земли на воздухъ благовонный, И плачетъ, и клянетъ бездушную судьбу...

\* \*

Въ больные наши дни, въ дни скорби и сомнѣній, Когда такъ холодно и мертвенно въ груди, Не нуженъ ты толпѣ—невѣрующій геній, Пророкъ погибели, грозящей впереди. Пусть истина тебѣ слова твои внушаетъ, Пусть намъ исхода нѣтъ, —не вѣруй, но молчи... И такъ ужъ ночь вокругъ свой сумракъ надвигаетъ. И такъ ужъ гаситъ день послѣдніе лучи...

Пускай иной пророкъ, — пророкъ, быть можетъ, лживый, Но только вѣрящій, намъ пѣснями гремитъ, Пускай его обманъ, нарядный и красивый, Хотя на краткій мигъ намъ сердце оживитъ...

\* \*

Эти думы не новы; когда-то онѣ Только лучшихъ земли посѣщали, Въ наши-жъ черные дни, въ безотрадные дни Чье раздумье онѣ не смущали? Это—вѣчная скорбь человѣка о томъ, Что не видитъ изъ мглы онъ исхода, Что не знаетъ, къ чему онъ живетъ, что какъ громъ...

\* \* \*

Настанеть грозный день—и скажуть намь вожди. Исполнены тоски, смятенья и печали:
«Кто знаеть върный путь, тоть выйди и веди, А мы,—мы этоть путь давно ужъ потеряли». И мы сорвемъ вънки съ поникшихъ ихъ головъ, Растопчемъ свъточи, сіявшіе въками, Воздвигнемъ вновь ряды страдальческихъ крестовъ, И насмъемся вновь надъ нашими богами— Мы грубо соль земли сотремъ съ лица земли...

\* \* \*

Весеннія ночи!.. Въ минувіпіе годы
Съ какой вдохновенной и сладкой тоской
На гимнъ возрожденья ожившей природы
Я весь отзывался, всей чуткой душой!..
Весеннія ночи съ ихъ сумракомъ бълымъ,

1884

Съ волнистымъ туманомъ, съ дыханьемъ цвѣтовъ, Съ ихъ дѣвственной грустью, съ ихъ зовомъ несмѣлымъ, Съ безбрежною далью полей и луговъ...

\* \* \*

Нѣтъ, я лгать не хочу—не случайно тебя Я суровымъ упрекомъ моимъ оскорбилъ; Я обдумалъ его; — но обдумалъ любя, А любя глубоко, —глубоко и язвилъ. Пусть другіе послушно идуть за толпой, Я не стану ихъ звать къ позабытымъ богамъ, Но тебя, съ этой ясной, какъ небо, душой, О, тебя я такъ скоро толпѣ не отдамъ!.. Ты нужна... Не для пошлыхъ и низкихъ страстей Ты копила на сердцѣ богатства свои, — Ты нужна для страдающихъ братьевъ-людей, Для великаго, общаго дѣла любви...

\* \*

Что день, то тяжельй бороться и дышать. Трусливые друзья въ любви такъ осторожны, Нечестные враги не устають терзать, Прекрасныя слова такъ призрачны и ложны...

## y RPOBATKE.

Часто ты шепчешь, дитя, засыпая
Въ теплой и мягкой кроваткѣ своей:
«Боже, когда же я буду большая?..
О, если-бъ только рости поскорѣй!
Скучныхъ уроковъ ужъ я-бъ не учила,
Скучныхъ бы гаммъ я не стала играть:
Все по знакомымъ бы въ гости ходила,

Все бы я въ садъ убѣгала гулять!»
Съ грустной улыбкой, склонясь за работой,
Молча рѣчамъ я внимаю твоимъ...
Спи, моя радость, покуда съ заботой
Ты незнакома подъ кровомъ роднымъ...
Спи, моя птичка! Суровое время
Быстро летитъ,—не щадитъ и не ждетъ...
Жизнь—это часто тяжелое бремя,
Свѣтлое дѣтство какъ праздникъ мелькнетъ...
Какъ бы я радъ былъ съ тобой помѣняться,
Чтобы, какъ ты, и рѣзвиться, и пѣть,
Чтобы, какъ ты, беззаботно смѣяться,
Шумно играть и безпечно глядѣть!

\* \*

Шипя, взвилась змъей сигнальная ракета, И цёлый дождь огней пролился въ вышину; Вотъ яркая волна пурпуроваго свъта Ворвалась въ нѣжную, лазурную волну. Воть мечуть искрами колеса золотыя, И подъ водой пруда, и въ сумракъ аллей Блестять, звено къ звену, гирлянды огневыя Мгновенно вспыхнувшихъ, несчетныхъ фонарей. Весь озарился садъ: въ причудливомъ сіяньи Мелькають статуи, какъ будто смущены, Что дерзкая толпа въ крикливомъ ликованьи Спугнула съ ихъ очей полуночные сны. Клубами вьется дымъ... Гремитъ, не умолкая, Зовущій, томный вальсь. А въ ясныхъ небесахъ, Свой въчный гордый путь надъ міромъ совершая, Плыветь нъмая ночь въ серебряныхъ лучахъ... Плыветь нѣмая ночь и, полная презрѣнья, Глядить, какъ въ глубинѣ, зіяющей подъ ней, Безсильный человъкъ, ничтожный рабъ мгновенья, Пытается затмить лучи ея огней...

Властитель отдыхаль. По берегу морскому, Песчаною каймой ушедшему въ туманъ, Не въ силахъ превозмочь полдневную истому, Бѣлѣлъ, какъ пѣна водъ, его безмолвный станъ. Несчетные шатры тѣснились за шатрами: Тутъ, словно жаждая, сползли они къ волнамъ, А тамъ ушли подъ тѣнь, простертую вѣтвями Лимоновъ и дубовъ, растущихъ по холмамъ...

\*\*\*

Онъ къ намъ перевхалъ прошедшей весною. Угрюмый и бледный лицомъ, какъ мертвецъ... -«У васъ, говорить, отдохну я душою:-Здёсь тихо»; — и зажиль нашь новый жилець. Былъ май; кое-гдѣ ужъ сирень зацвѣтала... Тънистый нашъ садикъ давно зеленълъ; И глядя, какъ въ небѣ заря догорала, Онъ въ немъ по часамъ неподвижно сиделъ. Сидить, да порой про себя напъваеть, Да смотрить впередъ съ просвътленнымъ лицомъ. А вътеръ ему волоса колыхаетъ И кротко его обвъваетъ тепломъ. Покой, тишина... Ни столичнаго грома, Ни крика торговцевъ кругомъ не слыхать; За садомъ, почти что отъ самаго дома, Раскинулась взморья спокойная гладь. Порой заглядится и жаль оторваться... А воздухъ-то, воздухъ душистый какой! А зелень, а солнце!.. И сталь поправляться, И сталь оживать нашь отпетый больной.

Я скоро, какъ сына, его полюбила,— Такъ кротокъ былъ звукъ его тихихъ рѣчей, Такая всегда задушевность сквозила Во взглядъ его темнокарихъ очей...

«Проснись, проснись, пѣвецъ», —мнѣ слышится кругомъ, —«Есть дни, когда молчать нечестно и позорно, Когда одинъ холопъ безмолвствуетъ покорно, Склоненный рабски въ прахъ подъ тягостнымъ ярмомъ». И слыша этотъ зовъ, и слыша этотъ стонъ, Стоустый, горькій стонъ, стоящій надъ отчизной, Хочу развѣять я гнетущій душу сонъ И грянуть на врага правдивой укоризной. Хочу—и не могу...

Тихо дремлеть малютка въ кроваткѣ своей, Мягкимъ блескомъ лупы озаренной, И плывутъ вереницы туманныхъ тѣней Надъ головкой его утомленной... Цѣлый сказочный міръ развернулся предъ нимъ: Вотъ на птицѣ стрѣлою онъ мчится, Вотъ подъ нимъ перекинулась волкомъ сѣдымъ И по лѣсу несетъ его птица. Вотъ онъ входитъ на звѣздный, ночной небосводъ И въ коралловый замокъ русалки идетъ По жемчужнымъ пескамъ океана... И вездѣ онъ герой, и вездѣ онъ мечомъ Путъ-дорогу себѣ пролагаетъ, И косматыхъ чудовищъ, кишащихъ кругомъ, Гордой силѣ своей покоряетъ...

\* \*

Когда-то мой вѣнець печали и сомнѣнья, Безпечный юноша, я съ гордостью носилъ, Ему обязанъ былъ я даромъ пѣснопѣнья, Въ немъ видѣлъ я расцвѣтъ моихъ душевныхъ силъ.

Напрасно человѣкъ въ смятенъи и тоскѣ Грядущіе вѣка пытливо вопрошаетъ. Кто понялъ этотъ свѣтъ, блеснувшій вдалекѣ, Заря ли тамъ зажглась, зарница ли мерцаетъ?

## ночь и день.

diginal and the spirit of the spirit

Зачёмъ-то шли года, смёнялись впечатлёнья, Гремёла буря чувствь въ отзывчивой груди, Жгли и томили мысль тревожныя сомнёнья, И тоть же смутный чадъ грозить и впереди. Что-жъ это? Пошлый фарсъ?.. Къ чему-жъ я въ немъ актеромъ?

Я не рождень шутомь, —пусть тѣшить онъ шутовь! А мнѣ онъ надовль своимъ безвкуснымъ вздоромъ, Докучной пестротой и звономъ лживыхъ словъ!.. Прочь, безъ раздумья прочь съ подмостковъ балагана!.. Мнѣ душно, тяжело! Пусть съ моего лица Сотреть нѣмая смерть позорныя румяна И дастъ ему покой разумнаго конца! Пусть жизнь во мнѣ убыотъ не мертвая природа. Не тягостный недугъ, случайный и слѣпой, А умъ, свободный умъ, не видящій исхода И не смирившійся предъ жалкою судьбой!...

## II.

Напрасная мечта,—я буду жить! Блистая Игрой своихъ цвѣтовъ и вѣчной красотой. Жизнь вновь меня умчить, мой ропотъ заглушая. Вновь опьянитъ меня, глумяся надо мной. Я знаю, минетъ ночь; румяный и прекрасный

Разсвёть мое окно лучами озарить, И голось черныхь думь и истины безстрастной, Какъ бредъ, безумный бредъ, замретъ и замолчить! Я скорбь мою сочту болёзненной мечтою, Я насмёюсь надъ ней съ глупцами заодно, И полнъ кипучихъ силъ, спокойною рукою Широко распахну закрытое окно; И хлынетъ изъ него благоуханье сада, Домчится звонкій плескъ весенняго ручья, И знойное чело обвёстъ мнѣ прохлада, И сердце озаритъ блаженство бытія!..

---

\* \*

Ни къ ранней гибели, ни къ ужасу крушеній Тебя не приведеть спокойный твой удёль, Ты ограждень оть нихъ ничтожествомъ стремленій. Безсиліемъ души и мелочностью дёлъ. Ты сынъ последнихъ дней... Едва не съ колыбели Ты ужъ впиталь въ себя разсчетливость купца, И въ жизни для тебя желаннёй нету цели, Какъ счастье сытаго, здороваго самца. Съ оглядкой любишь ты и молча ненавидишь...

\* \*

Въ узкомъ оврагѣ прохлада и тѣнь, Звонко по камнямъ струится ручей, Чуть пробивается блестками день Сквозь кружевные покровы вѣтвей. Вьются стрекозы надъ свѣжей водой И въ полумракѣ, царящемъ кругомъ, Пахнетъ какой-то душистой травой...

Ахъ, немного молю у судьбы я, мой другъ, Я усталъ увлекаться мечтами: Было-бъ только предъ кѣмъ свой сердечный недугъ Облегчить на мгновенье слезами! А ужъ какъ бы любилъ я, какъ свято любилъ, Безъ раздумья любилъ, безъ завѣта...

\* \*

Довольно я кипиль безумной суетою, Довольно я сидёль, склонившись за трудомъ. Я твой, родная глушь, я снова твой душою, Я отдохнуть хочу въ безмолвіи твоемъ!.. Не торопись, ямщикъ, — дай надышаться вволю!... О, ты не испыталь, что значить столько лътъ Не видъть ни цвътовъ, разсыпанныхъ по полю. Ни рощи, пѣньемъ птицъ встрѣчающей разсвѣтъ! Не радостна весна средь омута столицы, Гдѣ блѣдный сводъ небесъ скрыть въ дымовыхъ клубахъ, Гдъ задыхаешься, какъ подъ плитой гробницы, На тъсныхъ улицахъ и въ каменныхъ домахъ! А здёсь, - какой просторь! Какъ весело ныряеть По мягкимъ колеямъ гремящій тарантасъ, Какъ нѣжно и свѣжо лѣсокъ благоухаеть Подъ золотомъ зари и радуетъ намъ глазъ! Вотъ спускъ... внизу ручей. Цвътущими вътвями Лушистые кусты поникли надъ водой, А за подъемомъ даль, зелеными полями Раскинувшись, слилась съ небесной синевой...

\* \*

\*\*\*\*\*

Любви, одной любви! Какъ ницій подаянья, Какъ странникъ, на пути застигнутый грозой, У крова чуждаго молящій состраданья, Такъ я молю любви съ тревогой и тоской...

## СТАРЫЙ ДОМЪ.

(Посвящается А. Я. Надсонъ).

Какъ уцѣлѣлъ ты, деревянный, старый домъ, Одноэтажный домъ, убогій и невидный?.. Чертоги и дворцы, стоящіе кругомъ, Глядять въ лицо твое съ брезгливостью обидной: Имъ стыдно за тебя... Твой простодушный видъ И страненъ, и смъщонъ въ семьъ ихъ франтоватой. И имъ какъ будто жаль, что солнце золотитъ - Равно своимъ лучемъ красу ихъ карьятидъ И твой фасадъ, съ его недавнею заплатой. Взгляни: прильнувъ къ тебъ гранитною стъной, Но высясь надъ тобой, какъ надъ цветкомъ стыдливымъ, Дубъ высится въ лѣсу косматой головой,— Стоитъ гигантъ-дворецъ въ величьи горделивомъ. На строй колоннъ его легь мраморный порталъ. Смёясь, изъ нихъ глядять амуры, какъ живые; А тамъ, за окнами, - тамъ роскошь пышныхъ залъ, Цвъты, и зеркала, и ткани дорогія... Какъ чудно онъ хорошъ, твой чопорный сосъдъ, Когда румяная, какъ дъва молодая, Вечерняя заря коралловый отсвъть Бросаетъ на него, въ лазури угасая! Какъ чудно онъ хорошъ и въ тихій часъ ночной, Весь, сверху до низу, осыпанный огнями, Гремящій музыкой, наполненный толпой, Манящій издали зеркальными дверями... А ты?.. Глубокой мглой окутанъ, какъ плющемъ. Ты кртико спишь у ногь блистательной громады; И лишь одно окно трепещеть огонькомъ, Невърнымъ огонькомъ полуночной лампады.

1884 297

Подъ шумъ чужихъ пировъ ненарушимъ твой сонъ; Ты равнодушенъ къ нимъ, ты полонъ мглой обычной, И кажется, что ты лишь чудомъ занесенъ Изъ дремлющей глуши въ водоворотъ столичный!..

\* \*

Когда, прозрѣвъ обманъ прекрасныхъ сновидѣній, На утрѣ юности разбуженный грозой, Въ отрадные часы завѣтныхъ вдохновеній Я трудный путь борьбы увидѣлъ предъ собой, Два свѣтлыхъ ангела передо мной предстали: Одинъ вручалъ мнѣ мечъ...

\* \*

Дитя столицы, съ юныхъ дней Онъ полюбилъ ея движенье, И ленты газовыхъ огней, И шумныхъ улицъ оживленье.

Онъ полюбилъ гранитъ дворцовъ, И съ моря утромъ вътеръ влажный. И перезвонъ колоколовъ, И пароходовъ свистъ протяжный.

Онъ не жалѣлъ, что въ вышинѣ
Такъ блѣдно тусклыхъ звѣздъ мерцанье
Что негдѣ проливать веснѣ
Своихъ цъѣтовъ благоуханье;

Что негдѣ птицамъ распѣвать;
Что всюду взоръ встрѣчалъ границы:—
Онъ былъ поэтъ и могъ летать
Въ своихъ мечтахъ быстрѣе птицы.

Онъ научился находить
Вездѣ поэзію—въ туманахъ,
Въ дождяхъ, не устающихъ лить,
Въ кіоскахъ, клумбахъ и фонтанахъ

Поблекшихъ городскихъ садовъ, Въ узорахъ инея зимою, И въ дымкѣ хмурыхъ облаковъ, Зажженныхъ зимнею зарею...

Сентябрь.

## В. П. Г-вой.

Итакъ, я долженъ васъ привътствовать стихами... Предъ къмъ-нибудь другимъ втупикъ бы я не сталъ:— Не трудно расцвътить красивыми словами Бездушный и пустой салонный мадригалъ.

Не отличить толпа порывовъ вдохновенья Отъ мертвой бъглости ремесленной руки, И все простить пъвцу за гладкое теченье, За звонъ и пестроту риомованной строки.

Но вамъ—что вамъ сказать? Нѣтъ, васъ не отуманитъ Ни лести сладкій чадъ, ни плавность звучныхъ строфъ. Искусственный цвѣтокъ лукаво не обманетъ Того, кто разъ дышалъ прохладою садовъ.

Простой лѣсной жасминь,—но свѣжій и росистый— Онъ предпочтеть всегда сработаннымъ нуждой Гирляндамъ пышныхъ розъ, изъ кисеи душистой Сплетеннымъ въ сумрачной и пыльной мастерской.

Вотъ почему твердить обычныхъ пожеланій Я не хочу... Зачёмъ? Не властенъ мой привётъ Спасти отъ тяжкихъ бурь, невзгодъ и испытаній Вашъ полный юныхъ силъ и радостный расцвётъ.

Но для себя зато теперь я пожелаю, Чтобъ на моемъ пути, на поприщё пѣвца, Тѣмъ пѣснямъ, что, любя, я родинѣ слагаю, Такія-жъ чуткія внимали бы сердца!

Сентябрь.



\* \*

Мы были молоды--и я, и мысль моя... Она являлась мнѣ безтрепетною жрицей Желанной истины, — и шелъ за нею я. Какъ върный пажъ идетъ за гордою царицей... «Впередъ, — шептали мнѣ порой ея уста, — Не бойся тяжкихъ мукъ, не бойся отрицанья! Знай, — лишь тогда любовь могуча и чиста, Когда она прошла черезъ огонь страданья!»... И всюду были мы... мы постили съ ней Дворцы и торжища, вертепы и темницы, Лышали свъжестью синъющихъ полей И чадомъ каменной столицы; Сливаясь въ городахъ съ ликующей толпой, Мы видъли пировъ и роскоши картины. И въ избахъ слушали осенней бури вой И трескъ полуночной лучины...



\* \*

Я глядѣлъ, какъ заря угасала вдали, И какъ мракъ, поднимаясь, клубился, И какъ бѣлый туманъ къ небесамъ отъ земли. Словио жертвенный дымъ, возносился; И глядѣлъ я, какъ полосы зрѣющей ржи Васильками и макомъ пестрѣли, И какъ тонкая, узкая стрѣлка межи...

Сердца возмущены... Незримо для очей, Сбирается гроза надъ скорбною отчизной... Зажги же мысли свътъ въ тяжелой мглъ ночей И грянь въ лицо врагу свободной укоризной!

\* \*

Въ минуту унынья, борьбы и ненастья, За дружбу и свътъ ободряющихъ словъ, Всю душу, не знавшую съ дътства участья, Отдать. какъ ребенокъ, я страстно готовъ. Подъ ласку ихъ въ сердцѣ смолкаютъ тревоги И снова въ немъ въра сіяетъ тепло, И терніи трудной и знойной дороги, Какъ свежія розы, ласкають чело. И радъ я страданью за то, что страданье Сказалось любовью, -- и въ силахъ опять Я пъсней моею людское сознанье Къ свободъ, къ любви и къ труду пробуждать. Но ласки иной, — беззавътнъй, нъжнъе, Чѣмъ братская ласка, — у жизни порой Прошу я всей страстью и волей моею, Съ надеждою робкой и жгучей тоской... Та ласка-не смѣлая рѣчь одобренья, И сердцу она говорить-не уму, Та ласка слѣпа и полна сожалѣнья, Какъ матери ласка, ко мнв одному...

\* \*

—Не думай, — шепчеть льсь зелеными вётвями. — Не думай, — серебрясь, лепечеть мнь ручей. Пусть даль тебь грозить нерадостными днями, Лови летучій мигь забвенія скорбей! Взгляни, какъ хорошо! Сбытая по обрыву, Горять подь блескомь дня душистые кусты...

Слишкомъ много любви, дорогіе друзья,
Слишкомъ много горячихъ заботъ!..

Непривычно участье тому, кто, какъ я,
Съ дътскихъ дней одиноко бредетъ...

Я, какъ нищій, — я дрогнулъ вчера подъ дождемъ.
Я былъ боленъ, и золъ, и суровъ,
А сегодня я нѣжусь за пышнымъ столомъ
Въ ароматномъ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ.
Смѣхъ и говоръ, и звонкія пѣсни звучатъ,
И сверкаютъ ночные огни,
А въ душѣ—незажившія раны болятъ,
Вспоминаются темные дни...



# послъднее письмо.

the party of the supplied of t

Разсчетливый актеръ приберегаетъ силы, Чтобъ кончить съ паносомъ последній монологъ... Я тоже роль сыграль, но на краю могилы Я не хочу, чтобъ мнъ рукоплескалъ раскъ... Разжалобить толиу прощальными словами И на короткій мигъ занять ее собой — Я знаю, я-бъ сумълъ, -- но жручими слезами Дълиться не привыкъ я съ суетной толпой! Я умереть хочу, съ холоднымъ убъжденьемъ. Безъ грома и ходуль, не думая о томъ, Помянуть ли меня ненужнымъ сожальныемъ, Иль оскорбять мой прахъ тупымъ своимъ судомъ. Я умереть хочу, ревнизо охраняя Святилище души отъ чуждыхъ, дерзкихъ глазъ. И ненавистно мнѣ страданье на-показъ, Какъ послѣ оргіи развратница нагая!.. Но я бы не хотёль, чтобъ заодно съ толпой И ты, мой кроткій другь, меня ты обвинила...

Чу, кричить буревѣстникъ!.. Крѣпи паруса! И грозна, и окутана мглою, Буря гнѣвнымъ челомъ уперлась въ небеса И ступила на волны пятою. Въ ризѣ тучъ, озаренная бѣглымъ огнемъ Яркихъ молній, обвитыхъ вкругъ стана \*), Мощно сыплеть она свой рокочущій громъ На свинцовый просторъ океана. Какъ прекрасенъ и грозенъ нѣмой ея ликъ! Какъ сильны ея черныя крылья! Будь же, путникъ, какъ врагъ твой, безстрашно-великъ...



\* \*

Когда вокругъ меня сдвигается тѣснѣе Гнетущій кругъ борьбы, сомнѣній и невзгодъ, И громче слышится мнѣ голосъ фарисея, И стонъ страдающихъ внятнѣй меня зоветъ; Когда съ смиреніемъ, какъ нищій подаянья, Я о любви молю—и нахожу кругомъ Злорадный смѣхъ слѣпца надъ святостью страданья, Глумленье пошлости надъ свѣтомъ и добромъ, — Я міръ вдвойнѣ люблю, и не огонь презрѣнья, Не малодушный гнѣвъ мою волнуютъ кровь, А пламенный порывъ святаго сожалѣнья, Святая, чистая, прекрасная любовь. Мнѣ жалко ихъ, больныхъ, окованныхъ цѣпями Враждой безсмысленной озлобленныхъ людей!..



<sup>\*)</sup> Варіанть:

Въ ризъ тучъ. опоясана бъглымъ огнемъ Яркихъ молній вкругъ мощнаго стана,

# 1885-ый годъ.

\* \*

Напрасно я ищу могучаго пророка, Чтобъ онъ увлекъ меня, - куда-нибудь увлекъ, Какъ опъненный валъ гремучаго потока, Крутясь, уносить вдаль подмытый имъ цвётокъ... На что-бъ ни бросить жизнь, мнт все равно... Безъ слова Я тяжелъйшій кресть безропотно приму, Но лишь бы стихла боль сомнънья роковаго, И смолкъ на днъ души безумный вопль: «къ чему?» Напрасная мечта! Пророковъ нътъ... Мельчая, Не въ силахъ ихъ создать ничтожная среда; Есть только хищниковъ недремлющая стая, Да пошлость жалкая, да мелкая вражда. А кто и держить стягь высокихъ убъжденій, Тотъ такъ усталъ отъ думъ, гоненія и мукъ, Что не узнаешь ты, кто говорить въ немъ-геній, Или озлобленный, мучительный недугь!...



Сердце мое еще просить забвенія,—
Нашихъ свиданій и нашихъ рѣчей.
Хочется думы мои и сомнѣнія—
Все ей повѣдать, голубкѣ моей!
Хочется чувствовать ручки родныя,
Руки сестры на горячемъ челѣ,
Вѣрить, какъ вѣрилось въ годы былые...

Я бёлой Ниццы не узналь! Она поблёкла, потускиёла... Морская глубь у желтыхъ скалъ Такъ непривётливо инумёла; Далекихъ горъ рёзной узоръ Тонулъ въ клубящемся туманё...

\* \*

Много позорнаго въ сердив людскомъ: Кровью страницы исторіи пишутся, Стоны, проклятья и слезы кругомъ, Не умолкая ни ночью, ни днемъ...

\* \*

На югъ, говорили друзья мнѣ, на югъ, Подъ небо его голубое! Тамъ смолкнетъ, пъвецъ, твой гнетущій недугъ, Тамъ сердце очнется больное!

Я вняль ихъ призывамъ— и вотъ предо мной, Синъя въ безгранномъ просторъ, Блеститъ изумрудомъ, горитъ бирюзой И плещется теплое море.

Привътъ, о, привътъ тебѣ, синяя даль, Привътъ тебѣ, вътеръ свободный! Разсъйте на сердпъ глухую печаль, Развъйте мой мракъ безъисходный!

О, сколько красы окружаеть меня!.. Какъ дальнія горы сіяють! Какъ чайки въ лучахъ золотистаго дня Надъ сёрымъ прибрежьемъ мелькають! Теряются виллы въ зеленыхъ садахъ, Откуда-то музыка льется. Природа вокругъ, какъ невѣста въ цвѣтахъ, Лазурному утру смѣется...

Но что это? Въ свадебномъ хорѣ звучатъ Иные, суровые звуки, Въ пихъ громы вражды, затаенный разладъ, Угрозы, и стоны, и муки!..

То море, то синее море поеть;
Разгивано синее море,—
Напввъ величавый растеть и растеть,
Какъ реквіемъ въ мрачномъ соборв!...



По берегу моря, гдѣ, жемчугомъ пѣны сверкая, На бѣлую отмель взбѣгаетъ волна за волной, Гдѣ пышныя пальмы, коронами листьевъ качая, О чемъ-то мнѣ шепчутъ и дышутъ прохладой морской, По берегу моря, гдѣ быстрыя чайки рѣзвятся И сѣрыя скалы уходятъ въ лазурную даль, Одинъ я брожу...



Милый мой, взгляни въ глаза мив веселве! Эта ночь тепла, пьяна и ароматна. Сквозь наметь деревьевъ на песокъ аллеи Бросила луна серебряныя пятна. Дремлють тополи... дрожатъ и млвють зввзды; Всталъ туманъ, бродя надъ озеромъ зеркальнымъ, Медлятъ соловьи вернуться на ночь въ гивзда, Только ты остался блёднымъ и печальнымъ!

Опять передо мной таинственной загадкой Лежить далекій путь и въ край родной зоветь; Опять знакомый гость—змёя тоски украдкой Вползла въ больную грудь и сердце мнѣ сосеть. Мнѣ жаль покинуть васъ, полуденныя страны, Жаль средиземныхъ волнъ, и солнца, и холмовъ, И васъ, тѣнистые оливы и платаны!..

\* \*

Когда, спѣша во мнѣ сомнѣнья побѣдить, Неутолимыя и горькія сомнінья,— Мнъ говорять о томъ, какъ много совершить Уже успѣли поколѣнья: Когда на память мит приводять длинный рядъ Победъ ума надъ тайнами природы, И владекъ меня манятъ Волшебнымъ призракомъ блаженства и свободы, — Ихъ гордость кажется мнъ дътской и смъшной, Ихъ грезы кажутся мнѣ бредомъ, И не хочу кадить я робкой похвалой Всёмъ этимъ призрачнымъ победамъ. Да, гордый человъкъ, ты мысли подчинилъ Все, что вокругь тебя когда-то угрожало, Ты нѣдро крѣпкихъ скалъ туннелями прорылъ. Вътрамъ открылъ причину и начало, Леталъ за облака, переплывалъ просторъ Бушующихъ морей, взбирался на твердыни Покрытыхъ льдомъ гранитныхъ горъ, Изследуя, прошель песчаныя пустыни. Движеніе кометь ты прослідиль умомь, Ты пролиль свёть въ глубокой мглё, И все-таки ты будешь на землъ Безсильнымъ, трепетнымъ рабомъ!..

~ ===

Нищенскимъ рубищемъ скудно прикрытая, Съ страшною раной на сильной груди, Строгая, блёдная, тёрномъ увитая, Ты, не смолкая, мнв шепчешь: «Иди!» — О, подожди, подожди, безпощадная! Жаль мнв разстаться съ минувшимъ моимъ.



По тонкимъ признакамъ, доступнымъ для немногихъ, По взгляду вдумчивыхъ, тоскующихъ очей, По очертанью устъ, загадочныхъ и строгихъ, По звуку теплому ласкающихъ ръчей,— Я разгадаль тебя... Я поняль: ты страдала, Ты суетной толпы душой была чужда; Иная скорбь тебя надъ нею возвышала. Иная даль звала, иная жгла вражда... И лучь участія, и горечь сожальныя Мнь тихо сжали грудь... Несчастная, къ чему, Къ чему не кукла ты, безъ смысла и значенья, Безъ гордыхъ помысловъ-разсъять эту тьму? Онъ мнъ знакомъ, твой путь... Лишенія, тревоги, Въ измученной груди немолчный стопъ: «за что?» А послъ, какъ сведешь послъдніе итоги, Поруганная жизнь и жалкое ничто. И все-таки иди-и все-таки смѣлѣе Иди на тяжкій кресть, иди на подвигь твой, И пусть безплодень онь, но жить другимъ свътле, Молясь предъ чистою, возвышенной душой!

#### II.

И твой я поняль путь изъ этихъ глазокъ ясныхъ, Гдв думамъ мъста ивтъ подъ стрълками ръсницъ,

Изъ этихъ яркихъ губъ, и дерзкихъ, и прекрасныхъ, И смъха звонкаго, какъ щебетанье птицъ. Не бойся вешнихъ грозъ: онъ тебя минуютъ, Ихъ вихрь не для тебя. и если иногда Печали грудь твою нечаянно взволнують, Онъ сбътуть опять какъ вешняя вода. Ты лилія, когда обрызгана зарею, Она алмазъ росы на днѣ своемъ таитъ, Ея цвътокъ плънитъ мгновенной красотою, Но жаждущей груди ничьей не утолить. Ей, вёчно внемлющей созвучьямъ песни льстивой Съ покорной ласкою прильнувшей къ ней волны, Ей, ярко блещущей, душистой и красивой, Природой не дано одной лишь глубины. И, часто, за тобой следя влюбленнымъ взоромъ, Когда ты весело щебечешь и поешь, Я все-таки готовъ сказать тебъ съ укоромъ: Что людямъ ты дала и для чего живешь?



Въ такіе дни и пѣсня не поется, И дѣло валится изъ рукъ; И только чувствуешь, что грудь на части рвется Отъ тяжкихъ думъ и тяжкихъ мукъ!..

Въ такіе дни и пѣсня не поется:
Ты одинокъ въ безмолвіи глухомъ...
Кричи, буди—никто не отзовется,
Уныніе, безсиліе кругомъ!
Отрадно пѣть, когда вокругъ спорится
Завѣтный трудъ,—подъ пѣсню онъ дружнѣй...

Разлетайся, загадочный сумракъ вѣковъ. Какъ туманъ, колыхаясь и тая, Лейтесь звонче и громче созвучья стиховъ, Величавую быль воскрешая... Старина, какъ живая, встаетъ предо мной Въ яркихъ краскахъ плывущей картины... Сладко вѣетъ въ лицо мнѣ полуденный зной Изъ садовъ Кашемирской долины. Протянулся на сѣверъ старикъ Гималай, Гангъ несетъ тихоструйныя воды. Чудный край! Благодатный, сверкающій край, Вѣчный праздникъ цвѣтущей природы!..

## у моря.

Такъ вотъ оно, море!.. Горитъ бирюзой, Жемчужною пѣной сверкаетъ!.. На влажную отмель волна за волной Тревожно и тяжко взбѣгаетъ... Взгляни, онъ живетъ, этотъ зыбкій хрусталь, Онъ стонетъ, грозитъ, негодуетъ... А даль-то какая!.. О, какъ эта даль Усталые взоры чаруетъ!.. Сынъ края мятелей, тумановъ и вьюгъ, Сынъ края мятелей, тумановъ и вьюгъ, Сынъ хмурой и блѣдной природы, Какъ пылко, какъ жадно я рвался на югъ, Къ вамъ, мѣрно шумящія воды!..

\* \*

Все та же мысль, все тѣ же порыванья Къ былымъ годамъ, къ любви пережитой! Усни въ груди, змѣя воспоминанья, Не нарушай печальный мой покой!..
Оть этихъ глазъ, подъ жизненной грозою
Тепломъ любви свѣтившихъ мнѣ тогда,
Въ сырой землѣ, подъ каменной плитою,
Я знаю, нѣтъ давно уже слѣда...



\* \*

Кипить веселье карнавала! На мостовой, на площадяхъ, Вездѣ земля, какъ послѣ бала, Въ кокардахъ, лентахъ и цвътахъ. Bataille des fleurs!.. Летять букеты... Не молкнеть хлопанье бичей,-Туть тамбуринь, тамъ кастаньеты... Огонь улыбокъ, блескъ очей... А вотъ и ты, моя смуглянка,-Въ толпѣ, шумящей какъ потокъ, Вся разгоръвшись, какъ вакханка, Ты ми бросаешь твой цв токъ... Благодарю, —ты имъ спугнула Больную мысль; подъ смѣхъ и крикъ. Подъ эхо пушечнаго гула, Я быль далеко въ этотъ мигъ. Я быль на родинѣ печальной, Подъ снѣжнымъ дремлющей ковромъ; И видёль я въ деревне дальней Знакомый прудъ, забытый домъ, Въ саду, подъ инеемъ березы, Лвора разрушенный заборъ... А здёсь — здёсь солнце, зелень, розы И моря ласковый просторъ. О, пусть и я хоть разъ мгновенью Отдамся всей моей душой!.. Вотъ снова въ свътломъ отдаленьи Мнѣ улыбнулся образъ твой.

Изъ-подъ вѣнка лукавымъ взглядомъ Въ толну ты смотришь... я готовъ, Я жду, — и чуть сошлись мы рядомъ, Какъ хлынулъ свѣжій дождь цвѣтовъ!

Hиya.



Снилось мив, что въ глубокую полночь одинъ
Я затерянъ въ какомъ-то безлюдномъ краю...
Чащи темныхъ лѣсовъ, кручи горныхъ вершинъ
Обошли, заслонили дорогу мою.
Долго брелъ я на-ощупь, но вотъ изнемогъ
И присѣлъ... Вдругъ вдали, между темныхъ вѣтвей
Засверкалъ, заблисталъ огонекъ...



Не сдерживай во мнѣ порывъ негодованья, О, дай мнѣ высказать, чѣмъ грудь моя полна! Нѣтъ больше силъ хранить позорное молчанье...



### дурнушка.

Дурнушка! Съ первыхъ лѣтъ надъ нею, Какъ несмываемый позоръ, Звучалъ всей горечью своею Бездушный этотъ приговоръ. Дурнушка! Прочь, тебя не нужно! За шумнымъ, радостнымъ столомъ,

Гдѣ молодежь пируетъ дружно,
Ты будешь сумрачнымъ пятномъ.
Другимъ любовь, другимъ признанья,
Пожатья рукъ, цвѣты вѣнковъ;
Тебѣ—улыбка состраданья,
Иль смѣхъ назойливыхъ глупцовъ.
Отрада жгучихъ наслажденій—
Не для тебя: какъ тяжкій гнетъ,
Какъ крестъ непонятыхъ мученій,
Любовь въ душѣ твоей пройдетъ...

Гляди-жъ впередъ свѣтло и смѣло; Вѣрь, впереди не такъ темно, Пусть некрасиво это тѣло, Лишь сильно было бы оно; Пусть гордо не плѣнитъ собою Твой образъ суетныхъ очей, Но только мысль живой струею Въ головкѣ билась бы твоей...



Тщетно пытаюсь я сномъ позабыться: Дождь, непогода... Въ каморкѣ темно... Черная ночь, словно черная птица, Мокрыми крыльями бъется въ окно. Глухо гремятъ громовые раскаты...



#### три ночи вудды \*).

(Йндъйская легенда).

Въ странѣ, гдѣ солнце не скупится На зной и блескъ своихъ лучей,

<sup>\*)</sup> Первый варіантъ.

Гдѣ мирно синій Гангъ струится Въ затишьи рисовыхъ полей, Гль Гималайскія вершины Надъ пестрой скатертью долины Горять въ нетающихъ снѣгахъ, — Былъ замокъ въ древности глубокой: Весь обнесенъ стѣной высокой. Тонуль онъ въ рощахъ и садахъ. Онъ весь быль мраморный; колонны Въ ръзьбъ... вдоль лъстницъ шелкъ ковровъ. Вокругь — террасы и балконы, У входа бълые драконы, И въ нишахъ статуи боговъ. Предъ нимъ листва благоухала, Блестель реки крутой извивь, И крыша пагоды мелькала Межъ кипарисовъ и оливъ. А дальше скученный и темный Въ бойницы замковой стѣны Виднълся городъ отдаленный, Столица знойной той страны— Капилаваста.

Жизнь неслышно
И мирно въ замкъ томъ текла;
И лишь одна природа пышно
Вокругъ дышала и цвъла:
Что годъ—тънистъе бананы
Сплетали темный свой наметъ;
Въ вътвяхъ ихъ съ крикомъ обезьяны
Ръзвились... Розы круглый годъ
Цвъли... Жасминъ и плющъ ползущій,
Окутавъ пальмовыя кущи,
Къ землъ спускались сътью розъ;
Повсюду яркихъ туберозъ
Вънцы огнистые алъли
И винограда кисти рдъли

На бархатъ террасъ. Ручей Тонуль весь вь лиліяхь душистыхь, И день, огонь своихъ лучей Гася на кручахъ горъ кремнистыхъ, Цвъты вечернею зарей Кропилъ холодною росой. А въ ночи, полныя прохлады, Въ густой травъ, то здъсь, то тамъ Кричали звонкія цикады, Прильнувши къ трепетнымъ листамъ; И сотни дремлющихъ растеній Струили волны испареній; И у мерцающей рѣки, Надъ полусонною волною, Переливались бирюзою, Въ травѣ мелькая, свѣтляки... 

Порою въ зелени мелькала Тънь отрока. Онъ былъ высокъ И строенъ. Мягко упадала Его одежда съ плечъ до ногъ. Загаръ наметомъ золотистымъ Румянецъ щекъ его покрылъ; Избытокъ юности и силъ Сквозиль въ сложеньи мускулистомъ Его груди и рукъ. Одинъ Всегда онъ былъ. То онъ ложился Подъ тень развесистыхъ маслинъ И что-то думаль, -то резвился... Порой онъ припадалъ лицомъ Къ ручью и наблюдалъ пытливо, Какъ тамъ сплетались прихотливо, На днѣ, усыпанномъ пескомъ, Растенья въ мракъ голубомъ; То вдругь на зовъ къ нему на плечи Послушно попугай слеталь; И тихо ласковыя рфчи

Крикливой птица онъ шепталъ. И весь дрожаль и разгорался, И вновь въ раздумьи уходилъ Куда-то въ глушь, и тамъ грустилъ, Или загадочно смѣялся... Кто быль онь, - онь и самь не зналь. Мракъ строгой тайны покрывалъ Всегда его существованье, Но здёсь ребенкомъ онъ игралъ И здёсь проснулось въ немъ сознанье... Онъ жилъ рабами окруженъ, Его желанья, какъ законъ, Всегда покорно исполнялись; Неслышно яства появлялись Обильно за его столомъ; И полонъ пальмовымъ виномъ Его быль кубокъ. Безъ стесненья Онъ жилъ и делалъ, что хотелъ, И только никогда не смѣлъ Онъ стѣну перейти-предѣлъ Его скитаній и владінья. Запрета онъ не нарушалъ... Ему сказали, что свершалъ Онъ чью-то волю . . .



\* \* \*

Бродить бёлый тумань надъ озерной волной, Осыпаясь росой на цвёты береговь, И душистая почь надъ безмолвной землей Разметала свой звёздный покровъ.



### три ночи вудды \*).

Свътаетъ... Мъсяцъ блъднорогій Усталь заглядывать въ чертоги Сквозь складки шелковыхъ завѣсъ. И тихо, трепетно-несмѣлый Бросаеть день свой отблескъ бѣлый Съ едва забрезжившихъ небесъ. Но князь не спить еще... Безмолвный, Сидить, онъ тайной думы полный, Въ кругу замолкнувшихъ гостей, И ниже голову склоняеть, И на лицѣ его играеть Последній блескъ ночныхъ огней. Какъ грустенъ взглядъ его! Какъ строго Души сокрытая тревога И скорбь глубокая легли Въ морщины лба его крутаго! Какимъ огнемъ сомнѣнья злаго Глубокій взоръ они зажгли! Да, тщетно думы роковыя Пытался отогнать онъ прочь: Ихъ не спугнула эта ночь; Онъ пилъ, --- но вина дорогія Не опьяняли: хмѣля власть Предъ властью мысли замолкала; Онъ пробудить старался страсть Въ своей душѣ, - душа молчала, И тщетно, полныя огня, И увлекая, и маня, Предъ нимъ красавицы плясали И раздражительно-тепла Ночь къ наслажденію звала: Въ его груди желанья спали...

T) # \*

<sup>\*)</sup> Второй варіанть.

Чего тебѣ нужно, тихая ночь?
Зачѣмъ ты въ открытыя окна глядишь
И вѣешь тепломъ, и изъ комнаты прочь
Подъ звѣздное небо манишь?
Нѣтъ времени мнѣ любоваться тобой!
Ты видишь— я занятъ завѣтнымъ трудомъ.
Я пѣсню слагаю о скорби людской
И страданьи людскомъ...



Вольная птица, - люди о немъ говорили -Вольная птица, молодъ, свободенъ, одинъ. Вдаль ли его пылкія думы взманили, Кто его держитъ? Самъ онъ себъ господинъ: Коробъ за плечи и безъ запрету въ дорогу, Сильныя руки хлѣба добудуть вездѣ; Ценью заботы онъ не прикованъ къ порогу, Не замурованъ въ душномъ семейномъ гнёзді. Горе-ль нагрянеть, что одинокому горе? Гдъ полюбилось - тамъ онъ себъ и живеть: Хочеть-пойдеть слушать гульливое море, Чуждыя страны, чуждый, далекій народъ. Много увидить, много узнаеть нечайно, Смёлымъ отпоромъ встрётить печаль и нужду: Туть онъ на праздникъ вдругъ натолкнется случайно, Тамъ поцълуй звонко сорветъ на ходу... Вольная птица... Только о чемъ же порою Тайно грустить онь?.....



И безъ того душа уныніемъ полна, А день такъ сумраченъ! Съ утра, не умолкая, Стучитъ холодный дождь о переплетъ окна И глухо ропщетъ садъ, въ туманѣ утопая...

Я началь вашь альбомь печальными строками, — Что дёлать!.. Свётлыхъ грезь мнё муза не дала, И рано въ мой вёнокъ желёзными руками Судьба колючій териъ насмёшливо вплела...



\* \*

Лазурное утро я встрѣтиль въ горахъ.
Лазурное утро родилось въ снѣгахъ
Альшійской вершины.
И тихо спускалось кремнистой тропой
Осыпать лучами заливъ голубой
И зелень долины.

Въ долинъ бродилъ серебристый туманъ. Безсонное море, какъ мощный органъ, Какъ хоръ величавый, Подъ сводами храма гремящій мольбой, Гудъло, вздымая волну за волной, Глухою октавой.

Надъ моремъ раскинулась зелень садовъ:
Тутъ пальмы качались, тамъ въ иглахъ шиповъ
Желтѣли алоэ,
И облакомъ цвѣта дымился миндаль,
И плющъ колыхалъ, какъ узорная шаль,

И въ рощахъ лимоновъ и пыльныхъ оливъ, По склонамъ холмовъ, обступившихъ заливъ Зубчатой стѣною,

Бѣлѣли роскошныя виллы кругомъ И били фонтаны живымъ серебромъ, Алмазной струею.

Шитье кружевное.

И нѣжась въ потокахъ разсвѣтныхъ лучей, Горѣли на зелени темныхъ вѣтвей Шары апельсиновъ, И сладко дышалъ пробужденный жасминъ, И розы алѣли, блестя какъ рубинъ, Какъ сотни рубиновъ!..

И каплями чистыхъ, сверкающихъ слезъ Роса серебрилась на вѣнчикахъ розъ, Въ цвѣтахъ бальзаминовъ...



Какая-то печаль мнѣ душу омрачаеть, Когда, кончая день, и шумный, и пустой, Я возвращаюсь вновь въ мой уголъ трудовой. Уединеніе мнъ грезъ не навъваеть: Оно язвить меня, оно меня пугаеть, Оно гнететь меня своею тишиной. Мит хочется бъжать отъ думъ моихъ тяжелыхъ, Въ толпу мив хочется, гдв яркій блескъ огней, И шумъ, и суета, и голоса людей. Я жажду смъха ихъ, напъвовъ ихъ веселыхъ, Румяныхъ устъ, цвътовъ и радостныхъ ръчей. Друзья, — сказаль бы я, —я вашь. Я съ покаяньемъ Пришель на праздникъ вашъ... Налейте мнъ бокалъ... Друзья, я быль слъпцомъ! Несбыточнымъ мечтаньемъ Я долго разумъ мой бользненно питалъ. Я долго върилъ въ то, во что, какъ въ бредъ, и дъти Не върятъ въ наши дни. . . . . .



\* \*

Въ городѣ стало и душно, и пыльно, Манитъ на волю, куда-нибудь вдаль; Розовымъ цвѣтомъ осыпанъ обильно
Въ тихомъ саду моемъ свѣжій миндаль.
Улицы въ полдень молчатъ, какъ могилы,
Въ морѣ отъ зноя нагрѣлась волна;
Пышно-безмолвны высокія виллы
Въ темныхъ



Я рось тебѣ чужимъ, отверженный народъ, И не тебѣ я пѣлъ въ минуты вдохновенья. Твоихъ преданій міръ, твоей печали гнетъ Мнѣ чуждъ, какъ и твои ученья.

И если-бъ ты, какъ встарь, былъ счастливъ и силенъ, И если-бъ не былъ ты униженъ цѣлымъ свѣтомъ, — Инымъ стремленіемъ согрѣтъ и увлеченъ,

Я-бъ не пришелъ къ тебъ съ привътомъ.

Но въ наши дни, когда подъ бременемъ скорбей Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья, Въ тѣ дни, когда одно названіе «еврей»
Въ устахъ толпы звучитъ, какъ символъ отверженья,

Когда твои враги, какъ стая жадныхъ псовъ, На части рвутъ тебя, ругаясь надъ тобою, — Дай скромно стать и мнѣ въ ряды твоихъ бойцовъ, Народъ, обиженный судьбою!



Въ кругу твоихъ подругъ одна ты не смѣялась... Печально возвратясь съ ихъ праздника домой, Ты сѣла у окна и горько разрыдалась, Упавъ на кисти рукъ усталой головой. Ночь медленфо плыла... Надъ городомъ мерцали Огни несчетныхъ звѣздъ... Остывшая земля

Томилась нѣгой сна, и чутко трепетали, Вдоль улицы тѣснясь, густые тополя... Весна одѣла ихъ нарядомъ серебристымъ. Весна была во всемъ—и въ шорохѣ садовъ, И въ говорѣ рѣки, и въ воздухѣ душистомъ, И въ раннемъ блескѣ зоръ, и въ пѣсняхъ соловьевъ. Весна, весна пришла!.. Не мучь себя тоскою, Взгляни смѣлѣй туда, въ загадочную даль!.. Я убаюкаю, развѣю, уснокою Твою гнетущую, тяжелую печаль!..



\* \*

Мнѣ кажется, что я схожу съ ума. Да, я схожу съ ума и не стыжусь признанья! Томитъ меня, томитъ, какъ цѣпи, какъ тюрьма, Безсмысленная жизнь безъ цѣли и призванья. Кто мнѣ укажетъ путь? Чей голосъ усыпитъ Крикъ сердца моего? Жить безъ любви, безъ Бога,— Нѣтъ, лучше ужъ не жить,—а на душѣ кипитъ Какая-то тяжелая тревога. Уединеніе мнѣ тяжко... Я бѣгу Въ толпу, гдѣ голоса, и звуки, и движенье; Чего-то все ищу и жду . . . . . . . . .



Красавица-дъвушка чудную вазу держала; Румяныя вишни ее до краевъ наполняли; Но сердце той дъвушки было ничтожно и мелко; Змъ́истая трещина вазы хрусталь разсъкала, А въ вишняхъ созръ́вшихъ таились и ъли ихъ черви.

7608

Видишь — вотъ онъ! Онъ гордо проходить толпой, И толпа разступилась безмолвно предъ нимъ. О, сегодня, дитя, онъ доволенъ собой, — Онъ себя обезсмертиль успѣхомъ своимъ. Сколько было вѣнковъ! Я видалъ, какъ слѣдилъ Онъ за пьесой своей! Онъ глубоко страдаль! Каждый промахъ его, какъ ребенка, сердилъ, Каждый выходъ его до тоски волновалъ. И тогда лишь, когда весь театръ, потрясенъ, Разразился грозою восторга и слезъ, Тамъ, въ тревожной груди его, былъ разрѣшенъ Тяготившій его молчаливый вопросъ. Да, не жалкій позоръ угрожаеть ему, А несеть ему слава цвёты и привёть, То, что дорого было ему одному, То полюбить теперь, какъ святыню, весь свъть! Но, дитя, не завидуй ему, - онъ пройдеть, Въ гордомъ сердив его этотъ гордый порывъ. Острый умъ его скоро и горько пойметь, Что не такъ, какъ казалось ему, онъ счастливъ: И что, можеть, онъ даже несчастный ихъ всёхъ, Всёхъ гремевшихъ ему въ этотъ вечеръ хвалой, У кого вырываль онь то слезы, то смёхь, И надъ чьей, какъ владыка, царилъ онъ душой. Что толпа? Для толпы быль бы пышень цвътокъ,-Ей нъть дъла до темныхъ, невидныхъ корней. Для толпы онъ великъ, для толпы онъ пророкъ; Для себя онъ-ничто, для себя онъ-пигмей! Не молись на него: предъ тобой не герой, — Нъть героевь въ нашъ жалкій, скудъющій въкъ, Предъ тобою несчастный, усталый, больной, Себялюбіемъ полный, мертвецъ-человѣкъ... Онъ мертвецъ, потому что онъ съ дътства не жилъ, Потому что не будеть до гроба онъ жить, Потому что онъ каждое чувство спѣшилъ,

Чуть оно возникало, умомъ разложить!
Онъ—художникъ! И вѣрь мнѣ, не зависть они,
А одно сожалѣнье должны возбуждать...
Вотъ тѣ боги, которыхъ въ печальные дни,
Въ наши дни, мы привыкли цвѣтами вѣнчать!..



Не безплодно вѣка пронеслись надъ усталой землей, Много славныхъ побѣдъ человѣческій умъ одержалъ...



Нѣтъ, видно мнѣ опять томиться до утра! Разстроили-ль меня сегодня доктора Ненужной мудростью совътовъ запоздалыхъ, Иль это ты, мой бичъ, знакомая хандра Спугнула грезы сна съ рѣсницъ моихъ усталыхъ,— Но только сонъ нейдетъ! Какъ быть? Какъ скоротать Глухую эту ночь? Когда-бъ я могъ мечтать, Я-бъ занялъ праздный умъ сверкающимъ обманомъ Нарядныхъ вымысловъ. Но я мечтать отвыкъ, И только истины нёмой и грозный ликъ Въ грядущемъ вижу я за мглою и туманомъ... Ложь книгъ наскучила... Я знам наизусть И лживый паоось ихъ, и дёланную грусть, А новаго давно не слышно и не видно; Я могъ бы оживить преданья прошлыхъ дней И отдохнуть на ней больной душой моей, — Но жизнь моя прошла и горько, и обидно. А между темъ лежать въ гнетущей тишине, И слышать кашель свой, и слышать на стѣнъ Немолчный стукъ часовъ-несносно, нестерпимо.. Прочь. думы черныя о смерти роковой, О томъ, что ждетъ меня за гробовой доской!

Прочь, твни грозныя, -- неситесь мимо, мимо!... Ты, только ты одна, могла бы мнѣ помочь, Ты эту долгую, страдальческую ночь Съумъла-бъ и согръть, и озарить любовью... Приди, о милая! Сядь ближе здъсь, со мной. Склонись головкою, какъ солнце, золотой Къ измокшему отъ слезъ больнаго изголовью. О, если въ жизни я кого-нибудь любилъ, Знай, это ты была... Какъ долго я носилъ Твой образъ въ глубинъ души моей тревожной, Но сохранить его навъки я не могь, Шли годы долгіе, и тихо онъ поблекъ... И вотъ я чувствую, я слышу, какъ въ груди Какая-то струна заплакала украдкой; Воть чей-то нежный взглядь блеснуль передо мной, И сердце вновь трепещетъ стариной, И сердце вновь въ груди пылаетъ болью сладкой...



\* \*

Не хочу я, мой другъ, чтобъ судьба намъ съ тобой Все дарила улыбки да розы, Чтобы насъ обходили всегда стороной Роковыя житейскія грозы; Чтобъ ни разу не сжалась тревогою грудь И за міръ намъ не стало обидно... Чѣмъ такую безцвѣтную жизнь помянуть?.. Да и жизнью назвать ее стыдно!.. Нашимъ счастьемъ пусть будеть—несчастье вдвоемъ...



#### въ лунную ночь.

Серебристо-блѣдна и кристально-ясна Молчаливая ночь надъ широкой рѣкой.

И трепещеть волна, и сверкаеть волна, И несется и вьется туманъ надъ волной. Чутко дремлють сады, наклонясь съ береговъ; Ярко свътить луна съ безпредъльныхъ небесъ, Воздухъ полнъ ароматомъ весеннихъ цвётовъ, Мгла полна волшебствомъ непонятныхъ чудесъ. Что тамъ видно вдали, что въ туманъ скользитъ, Чьи дрожащія крылья блестять надъ водой? То не чайка бълветь, то лодка летить, Вьется лентою слёдъ за высокой кормой... Вдоль бортовъ протянулись гирлянды цвътовъ, Стройно движутся весла въ дѣвичьихъ рукахъ И торжественный хоръ молодыхъ голосовъ Замираеть и гаснеть въ воздушныхъ струяхъ... Громче, пъсня! Въ ней слышенъ не страсти призывъ, Не мятежные стоны гръховныхъ людей, — Въ ней восторги молитвы и чистый порывъ Въ царство вѣчнаго счастья и вѣчныхъ лучей! Кто-жъ вы, чудныя дѣвы? откуда вашъ путь? Вст вы въ бълыхъ нарядахъ и въ яркихъ цвтахъ! Та поникла въ раздумьи къ подругѣ на грудь, А другая— со звонкою лютней въ рукахъ... Вдругъ согласный нап'явъ оборвался и стихъ, Въ свътлыхъ взглядахъ пъвицъ отразился испугъ, И замолкли созвучія струнь золотыхъ, И упали послушныя весла изъ рукъ...



Есть странныя дѣти:—веселья и шума Бѣгуть, какъ заразы, они: Какая-то старчески-тихая дума Туманить ихъ ясные дни; Ничто ихъ не тѣшить—на все равнодушно Ихъ грустные глазки глядять, И кажется жить имъ и тѣсно, и душно...

Имъ тяжко бываеть за школьной скамьею, Ихъ манить куда-то впередъ, Гдѣ дѣвственный лѣсъ надъ безлюдной рѣкою Въ угрюмомъ молчаньи растетъ...



\* \*

Къ себѣ, скорѣй къ себѣ, въ свой уголъ одинокій, Къ любимому труду, къ излюбленнымъ мечтамъ! Чего искать въ толпѣ бездушной и жестокой?



Если другъ твой собрался на праведный бой. Не держи его цѣпью любви у порога!..



Ты угадала: страдаеть твой другь,
Тяжко, безмолвно страдаеть.
Носить въ груди онъ смертельный недугь,—
Сердце его угасаеть...
Прежде, бывало—заря ли блеснеть,
Музыка-ль льется, чаруя,
Грусть ли взволнуеть, иль туча найдеть,
Откликъ на все нахожу я.
Дрогнуть могучія струны въ груди,
Звуки, какъ волны, нахлынуть...



Блёднёеть лётній день... Надъ пышною Невою, Вдоль строгой линіи гранитныхъ береговъ, Еще освёщены янтарною зарею Нёмые мраморы покинутыхъ дворцовъ.

Но ужъ сады полны прохладой и тѣнями, И къ зыбкой пристани, по синей глади водъ, Какъ сказочный драконъ, сверкающій глазами, Съ огнями вдоль бортовъ причалилъ пароходъ. Я этотъ часъ люблю. Въ столицѣ опустѣлой Есть грусть какая-то въ такіе вечера...



\* \*

Опустился туманъ и отъ взоровъ сокрылъ Пестроту суетливаго дня. Не поднять моей мысли опущенныхъ крылъ. Я во мракѣ брожу безъ огня...



\* \*

Надо жить! Вотъ они, роковыя слова! Вотъ она, роковая задача! Кто надъ ней не трудился, тоскуя и плача, Чья надъ ней не ломилась отъ думъ голова?..



\* \*

Въ саду, куда люблю спасаться я порой Отъ вѣчной суеты и грохота столицы, Чтобъ шепотъ пышныхъ липъ услышать надъ собой, Да мирно помечтать, о чемъ щебечутъ птицы, — Нерѣдко въ зелени густыхъ его аллей, Вкругъ берега пруда идущихъ полукругомъ, Встрѣчаю я толпу играющихъ дѣтей, И кое съ кѣмъ изъ нихъ ужъ сталъ горячимъ другомъ. Межъ нихъ есть у меня любимица одна, Подростокъ-дѣвочка; мы съ ней толкуемъ много...

Боюсь, что б'єдная едва ли не больна,— Ужъ слишкомъ взглядъ ея горитъ не-д'єтски строго, И слишкомъ грустенъ онъ.—Задумчива, бл'єдна, Она веселыхъ игръ и шума изб'єгаетъ...



Я поняль, о чемь, какъ могучій органь, Гремящій въ угрюмомъ соборѣ, У скаль, убѣгая въ свинцовый туманъ, Шумишь ты, мятежное море: Когда-то,—звучить мнѣ въ прибоѣ валовъ,—Когда-то, въ старинные годы, Не знали косматыхъ людскихъ парусовъ Мои величавыя воды. Одинъ буревѣстникъ парилъ надо мной, Да чайка бѣлѣла, мелькая, Да по небу тучи ненастной порой Носились отъ края до края. Безлюдный мой берегъ былъ дикъ и суровъ...



## пъвица.

Затихъ послѣдній звукъ и занавѣсъ упала...
О, какъ мучителенъ, какъ страшенъ былъ конецъ, — Конецъ! Но вся толпа вокругъ еще рыдала, И всюду слышалось: «О, какъ она играла! Какъ пѣла въ эту ночь, владычица сердецъ!» Ее, ее! Явись, сверкни своей красою! Дай намъ увѣриться, что ты еще жива, Что это былъ обманъ, навѣянный тобою, Красивый вымыселъ, нарядныя слова! И снова занавѣсъ взвилась!... Передъ глазами

Все тоть же мрачный храмь. Благоговъйно ниць Склонялась туть толпа и хорь гремьль мольбами, И таяль оиміамь душистыми струями, И арфы илакали подъ вздохи юныхъ жриць... Теперь безмолвно все... На сценъ сумракъ синій, Рабы и витязи, и жрицы разошлись, И только чуждою и грозною святыней Темнъеть въ глубинъ гранитный Озирисъ...



\* \*



\* \*

Да, только здѣсь, среди столичнаго смятенья, Гдѣ, что ни мигъ, то боль, гдѣ, что ни шагъ, то зло,—Звучатъ въ моей груди призывы вдохновенья, И творческій восторгъ сжимаетъ мнѣ чело; Въ глуши, передъ лицомъ сіяющей природы, Мой богъ безмолвствовалъ... Дубравы тихій шумъ, И птицъ веселый хоръ, и плещущія воды Не пробуждали грудь, не волновали умъ. Я только нѣжился безпечно, безотчетно, Пилъ ароматъ цвѣтовъ, бродилъ среди полей, Да въ зной мечталъ въ лѣсу, гдѣ тихо и дремотно Журчалъ въ тѣни кустовъ серебряный ручей...

Мнѣ снилось, что иду куда-то я съ толпой, Съ толпой, но одинокъ... Ночь омрачили тучи, Нашъ узкій путь нависъ надъ бездною глухой, Лѣпясь къ отвѣсамъ скалъ и громоздясь на кручи. Мерцаютъ факелы, то выхвативъ изъ мглы Суровое лицо со сжатымь бровями, То мшистый переломъ нахмуренной скалы, То ель, склоненную надъ пропастью вѣтвями. Въ толпѣ—молчаніе: сердца напряжены,— Одинъ неловкій шагъ, невѣрное движенье—- И путнику грозитъ съ отвѣсной вышины Неудержимое и страшное паденье... Но общій страхъ мнѣ чуждъ...

\* \*

Я вчера схоронилъ мою музу. Она Умерла молодой и прекрасной...



\* \*

Если ночь проведу я безъ сна за трудомъ,
Ты встръчаешь меня съ непривътнымъ лицомъ,
Безъ обычной, застънчивой ласки,
И блестятъ твои глазки недобрымъ огнемъ—
Эти кроткіе, нъжные глазки.
Ты боишься, чтобъ бъдный твой другъ
Не растратилъ послъднихъ слабъющихъ силъ,
И чтобъ раньше бы часомъ его не убилъ

Пересиленный волей недугь. Милый, добрый мой другь, не печалься о мнѣ: Чѣмъ томиться на медленномъ, тяжкомъ огнѣ, Лучше сразу блеснуть и сгорѣть...



Какъ долго длился день!.. Какъ долго я не могъ Уйти отъ глазъ толпы, въ мой уголъ одинокій, Чтобъ пошлый судъ глупцовъ насмѣшкою жестокой Ни горькихъ думъ моихъ, ни слезъ не подстерегъ... И вотъ, -- я наконецъ одинъ съ моей тоской: Спѣшите-жъ, коршуны, -- бороться я не стану, --Слетайтесь хищною и жадною толпой Терзать моей души зіяющую рану!.. Пусть изъ груди порой невольно рвется крикъ, Пусть отъ тяжелыхъ мукъ порой я задыхаюсь: Какъ новый Прометей, къ страданьямъ я привыкъ, Какъ новый мученикъ, я ими упиваюсь!.. Они мнъ не дадутъ смириться предъ судьбой, Они отъ сна мой умъ ревниво охраняють, И надъ довольною и сытою толпой, Какъ взмахъ могучихъ крылъ, меня приподымаютъ...



\* \*

Прощай, туманная столица! Надолго, можеть быть, прощай! На югь, гдѣ синій Днѣпръ струится, Гдѣ весь въ цвѣтахъ душистый май!

Какъ часто уносила дума Изъ бѣдной комнатки моей, Подъ звуки уличнаго шума, Меня въ безбрежіе степей! Какъ часто отъ небесъ свинцовыхъ И душныхъ каменныхъ домовъ Я рвался въ тѣнь садовъ вишневыхъ И въ тишь далекихъ хуторовъ.

И воть, сбылись мон желанья: Пусть истомиль меня недугь, Пусть полумертвь я отъ страданья, Зато я твой, румяный югь!

Я бросиль все безъ сожалѣнья: И трудъ, и книги, и друзей, И мчусь съ надеждой исцѣленья Въ тепло и свѣтъ твоихъ лучей!



\* \*

Когда въ вечерній часъ схожу я въ тихій садъ, И ночь вокругь меня пьяна и ароматна, И на пескъ аллей причудливо горятъ, Разбросаны луной, серебряныя пятна,—Я отдаюсь во власть чарующимъ мечтамъ: И пусть моя судьба темна и безотрадна, Поэзія меня ведетъ, какъ Аріадна, Сквозь лабиринтъ скорбей въ сіяющій свой храмъ. И снится мнѣ, что я и молодъ, и любимъ, Такъ молодъ, что ни зла, ни лжи не замѣчаю...

#### MECTBIE.

(Сонъ).

То было шествіе народовъ и племенъ: Гремѣла сталь мечей, стучали барабаны,

Вихрь, налетая, рваль лоскутья отъ знаменъ, И ночь, глухая ночь, на путь со всёхъ сторонъ Сдвигала душный мракъ, міазмы и туманы... Стоустый вопль не молкъ надъ пестрою толпой, Но люди шли и шли, враждуя и страдая, Огнистымъ заревомъ, кровавою рѣкой И трупами бойцовъ свой путь обозначая. Туть въ сердце ихъ толпы врывалася война, Тамъ чахлая нужда, язвя, торжествовала, А здёсь, таинственна, незрима и мрачна, Мильоны блёдныхъ жертвъ зараза похищала. Смерть побъждала жизнь, жизнь нарождалась вновь; И рядомъ съ мрачными картинами мученій Дарила поцёлуй стыдливая любовь, Звенъли стройныя созвучья пъснопъній, И длилось шествіе...

Далеко предъ толпой,
Свътя на путь ея дрожащими огнями,
Шли сильные умомъ и чуткіе душой,
Шли тяжко, медленно, невърными шагами...
Немного было ихъ... Ни суетный напъвъ,
Ни беззаботный смъхъ средь нихъ не раздавался;
Вихрь разбивалъ о нихъ свой первый мощный гнъвъ
И дальше надъ толпой, ужъ ослабълый, мчался...
Суровой думы слъдъ на лицахъ ихъ лежалъ,
Суровой грусти слъдъ, глубоко-человъчной;
И шли они туда, гдъ вдалекъ сіялъ,
Сіялъ и звалъ впередъ какой-то отблескъ млечный...
То былъ неясный свътъ загадочнаго дня...
И длилось шествіе...

Чу! гулъ толпы народной! Взгляни: они идуть, они зовуть меня, Зовуть меня къ себѣ, къ семъѣ своей свободной! Какъ ясны взгляды ихъ, какъ поступь ихъ смѣла! Какъ безбоязненны ихъ рѣчи и сужденья! Здѣсь, во главѣ толпы, свѣтлѣй и рѣже мгла, И рѣже слышенъ крикъ печали и мученья!

Порадуйся за нихъ и молви имъ воследъ: «Благословенъ вашъ путь, счастливые народы, Васъ озарилъ уже познанья кроткій св'ять, Для васъ насталь разсв'єть божественной свободы!» Они прошли... И вотъ, сгибаясь подъ ярмомъ, Идеть еще толпа... Слова негодованья,— Зерно грядущихъ грозъ, - какъ отдаленный громъ, Слышны уже надъ ней сквозь звуки ликованыя... Вулканъ готовится извергнуть на враговъ Свой гнъвъ, накопленный позорными въками, И скоро цёнь спадеть съ воскреснувшихъ рабовъ. . Но сколько будеть слезь, и крови, и крестовъ, И сколько жертвъ падеть безвинио съ палачами! Еще толпа!.. Но здѣсь не слышно даже словъ: Здъсь сонъ, тяжелый сонъ... Не многіе дерзають Тайкомъ роптать на гнетъ мучительныхъ оковъ И, падая въ борьбъ, безмолвно погибаютъ...

-0

\* \*

Лицомъ къ лицу, при свъть дня
Съ врагомъ на бой сойтись отважный,
О, это-бъ тъшило меня!
Но биться съ клеветой продажной,
Язвящей тайно, за угломъ,—
Не знаю хуже я мученій.
Такъ подъ оптическимъ стекломъ
Ты въ каплъ влаги міръ твореній
Увидишь,—и не знаешь ты,
Что ядъ ихъ, чуть замътный глазу,
Отраву вносить и заразу
Въ твой хлъбъ, подъ кровомъ темноты...

Не хотёль онъ идти, затерявшись въ толпё, Безъ лишеній и жертвъ, по избитой тропѣ. Съ дётскихъ лётъ онъ почувствовалъ въ сердцё своемъ Что на свётъ онъ родился могучимъ орломъ. «День за днемъ безполезно и слёпо влачить, Жить, какъ всё,—говорилъ онъ,—ужъ лучше не жить!.. Пусть же рано паду я, подломленъ грозой, Но навёки оставлю я слёдъ за собой. Надъ людьми и землей, какъ стрёла, я взовьюсь, Какъ виномъ, я просторомъ и свётомъ упьюсь. И вдали я обёщанный рай разгляжу И дорогу къ блаженству толпё укажу!..»

# 1886-ой годъ.

#### пъсни мефистофеля.

#### прологъ.

Какъ онъ вошелъ, — я не видалъ. Былъ вечеръ... За моимъ столомъ При свѣтѣ лампы я писалъ; Вдругъ странный трепетъ пробъжалъ По мнѣ морозомъ и огнемъ. Я подняль оть бумаги взглядь, И встрѣтилъ взглядъ его въ отвѣтъ. На немъ былъ пурпурный нарядъ И черный бархатный беретъ... Высокій, стройный и худой, Въ твни стоялъ онъ предо мной Такъ просто, какъ обычный гость. И лишь въ глазахъ его грозой Лежали ненависть и злость... Пришлецъ молчалъ... Я былъ смущенъ, Но не испуганъ... Я не сталъ Его разспрашивать, кто онъ И какъ въ мой уголъ онъ попалъ. Я медленно закрылъ тетрадь, Перо подальше отложиль, И началь терпфливо ждать, Чтобъ мрачный гость заговорилъ... И онъ заговорилъ, едва Цадя безстрастныя слова. Піявки выпуклыхъ бровей Надвинувъ низко на зрачки,

И кистью жилистой руки Касаясь до руки моей...
Онъ говориль: — «Съ тобою связь Намъ закрѣпить давно пора; Я геній зла, я мрака князь, А ты, —ты Донъ-Кихотъ добра...

Но—les extrémités se touchent; Не бойся-жь, я тебя не съёмъ, А только въ приторную чушь Твоихъ элегій и поэмъ Волью моей печали ядъ, Зажгу ихъ мощью и огнемъ, И о тебѣ заговорятъ, Какъ о звѣздѣ, въ краю родномъ...

Послушай, я всегда любиль Литературу... Съ давнихъ лътъ Въ моей груди, таяся, жилъ Полумудрецъ, полупоэтъ; Я Байрона водилъ перомъ, Когда онъ «Каина» писалъ, И въ грезахъ Гёте я мелькалъ, И Гейне навъщалъ тайкомъ. Конечно, другь мой, ты червякъ Въ сравненьи съ ними. Кое-какъ Слагая свой безцвѣтный стихъ, Ты врядъ ли духъ рѣчей моихъ Съумъешь людямъ передать. Но негдъ мнъ искать другихъ: Храмъ опустълъ... Парнасъ затихъ, Пегасъ сталъ чахнуть и хромать...

Итакъ, впередъ, дитя, впередъ! Я буду п'етъ, а ты внимай! И какъ вино изъ кубка бъетъ, Кипя и п'енясъ черезъ край,— Пусть въ рамкахъ этихъ мѣрныхъ строфъ Такъ бьетъ родникъ моихъ стиховъ!

Еще два слова... Если ты, Скучая въ школъ, милый другъ, Вкусиль отъ мудрой нищеты Людскихъ познаній и наукъ. И отрицать привыкъ чертей, Я помогу бёдё твоей... Не я стою передъ тобой, Въ мой плащъ пурпуровый одътъ, Я-сказка, я-полночный бредъ, Созданье старины съдой... То тынь чернильницы твоей На штору вычурно легла, А мёрный звукъ моихъ рёчей — Дрожанье зыбкаго стекла И плачъ мятели за окномъ, Стенящей въ сумракъ ночномъ!..»



\* \*

Вездѣ, сквозь дерзкій шумъ самодовольной прозы, Мнѣ слышится, любовь, призывъ твой молодой... Гдѣ ты—тамъ лунный свѣтъ, и соловыи, и розы, Тамъ пѣсни звучныя и пламенныя грёзы, И ночи, полныя блаженною тоской... Смѣхъ отрицанія безсиленъ надъ тобою, Отъ давности годовъ не меркнетъ твой вѣнецъ И предъ тобой, какъ встарь, склоняются съ мольбою И пылкій юноша, и опытный мудрецъ....



#### три встръчи вудды.

«Я васъ собралъ, старъйшины Непала, Какъ властелинъ и любящій отепъ: Безцівнный перлъ судьба мні даровала На склонъ лътъ въ мой царственный вънецъ. Расцвѣлъ цвѣтокъ, волнами аромата Могущій міръ насытить до краевъ: Какъ свъть зари, прекрасенъ Сидората И смѣлъ, какъ барсъ съ бенгальскихъ береговъ. Но тайный страхъ мнъ сердце угнетаетъ: Онъ все грустить, возлюбленный мой сынъ! Безпечныхъ игръ онъ молча убъгаетъ, Угрюмъ и тихъ, онъ любитъ быть одинъ. По цёлымъ днямъ въ садахъ моихъ онъ бродитъ, И смотрить вдаль, и все чего-то ждеть, И все, томясь, ответа не находить На ту печаль, что грудь ему гнететь. Не разъ, смущенъ тоской его упорной, Я у него пытался разспросить, Какая скорбь своею тынью черной Его чело дерзнула омрачить? Я говориль: - Мой сынъ! Конюшни наши Полны степныхъ, горячихъ скакуновъ... Я прикажу виномъ наполнить чаши, Я призову танцовщицъ и рабовъ. Въ монхъ лѣсахъ разсыплю я облаву, А ты учись безтрецетной рукой Къ своимъ стопамъ воинственную славу Склонять какъ царь, навздникъ и герой. Но онъ въ отвътъ:-- Отецъ! Иной заботой Я полнъ. Отепъ! Кто ясный сводъ небесъ Въ часъ свътлыхъ зорь румянитъ позолотой? Кто создаль мірь? Что шепчеть темный лісь?

И много-ль звёздъ разсёяно въ лазури? И есть ли жизнь на легкихъ облакахъ? И чей призывъ я слышу въ шумъ бури, Чью вижу тынь въ полуночныхъ тынхъ? — И онъ стояль, какъ свътомъ озаренный, Смотря впередъ на гаснувшій закатъ, И быль глубокъ, какъ океанъ бездонный, Его очей невозмутимый взглядъ. И мракъ кудрей тяжелою волною, Прильнувъ къ плечамъ, сбъгалъ съ его чела. И мнилось мнъ, что за его спиною, Какъ жаръ, горятъ два огненныхъ крыла!.. И вотъ, съ тѣхъ поръ, тяжелое сомнѣнье Меня томить и мучить безъ конца: Что, если онъ свое уединенье Вдругъ предпочтетъ величію вѣнца; И позабывъ высокое призванье, Свой древній родъ и санъ своихъ отцовъ, Пойдеть искать безвъстнаго познанья Въ глуши пустынь и въ сумракъ лъсовъ!..»

#### ВЪ ОТВЕТЪ.

(Изъ случайныхъ пъсенъ).

Намъ часто говорятъ, родная сторона, Что въ наши дни, когда отъ края и до края Тобой владъетъ гнетъ безсилія и сна, Подъ тяжкое ярмо чело твое склоняя,— Когда повсюду рознь, все глохнетъ и молчитъ, Унынье, какъ недугъ, сердцами овладъло, И холодъ мрачныхъ думъ сомнъніемъ мертвитъ. И пламенный порывъ, и начатое дъло:— Что въ эти дни рыдать постыдно и грѣшно, Что наша пѣснь должна звучать тебѣ призывомъ, Должна святыхъ надеждъ бросать въ тебя зерно, Быть яркимъ маякомъ во мракѣ молчаливомъ!..

Слова. слова!.. Не требуй отъ пъвцовъ Величія души героевъ и пророковъ! Въ узорахъ вымысла, въ созвучьяхъ звонкихъ строфъ Разгадокъ не ищи и не ищи уроковъ!.. Мы только голосъ твой, и если ты больна — И наша пѣснь больна!.. Въ ней вопль твоихъ страданій, Видънья твоего болъзненнаго сна, Кровь тяжкихъ ранъ твоихъ, тоска твоихъ желаній... Учить не властны мы!.. Учись у мудрецовъ, На жадный твой вопросъ у нихъ ищи отвѣта; Имъ повторяй свой крикъ голодныхъ и рабовъ:-«Свободы, воздуха и свъта!.. Больше свъта!» Мы наши голоса съ твоимъ тогла сольемъ: Какъ медный благовесть, какъ мощный Божій громъ, Широко пронесемъ тотъ крикъ мы надъ тобою! Мы каждую твою победу воспоемь, На каждую слезу откликнемся слезою. Но указать тебъ спасительный исходъ Не намъ, - о родина!.. Исхода мы не знаемъ: Ночь жизни, какъ тебя, и насъ собой гнететь, Недугомъ роковымъ, какъ ты, и мы страдаемъ!...

#### къ морю.

(Монологъ).

Съ вопросомъ на устахъ и съ горечью во взорѣ, Какъ глупое дитя, обманутый тобой, Широкошумное, разгнѣванное море, Стоялъ я надъ твоей кипучей глубиной. Вокругъ лежала ночь. Сплошною вереницей

Холодный вётеръ гналъ по небу облака;
На мысё пристани подстрёленною птицей
Метался яркій свёть на башнё маяка;
Усталый городъ спаль, — лишь ты одно не спало
И, грозно уходя въ клубящійся туманъ,
Отхлынувъ отъ скалы, — зловёще замолкало,
Прихлынувъ снова къ ней, гудёло, какъ органъ.
О, какъ я рвался къ вамъ, полуденныя воды,
Какъ страстно рвался къ вамъ изъ родины моей
Забыть мою печаль на праздникё природы,
Согрёть больную грудь тепломъ ея лучей!..

#### икаръ.

На Крить жиль чудакь, по имени Икарь.
Для дерзкихь думъ его земля казалась тьсной.
Онь съ завистью смотръль, какъ солнца яркій шаръ
Торжественно плыветь дорогою небесной,
И какъ въ вечерній чась, когда въ борьбъ со мглой
Смежить усталый день лазоревые взоры,
Въ эеирной вышинъ, какъ бисеръ золотой,
Горять лучистыхъ звъздъ далекіе узоры...

Быль праздникь... Критяне, сиёша, сходились въ храмъ. Съ утра алтарь боговъ увёнчанъ былъ цвётами, И пёли арфы жрицъ, и синій виміамъ Съ курильницъ плылъ душистыми струями. Вдругъ, голову склоня и съ лукомъ за спиной, Наперерёзъ толпё согражданъ суетливой, Безцёльно устремивъ свой взглядъ передъ собой, Скользнулъ Икаръ, какъ тёнь, какъ призракъ молчаливый. Его окликнулъ жрецъ: «Куда ты въ этотъ часъ, Къ чему ты взялъ свой лукъ? Убійство и охота Преступны въ день молитвъ!..» Но онъ не поднялъ глазъ, Направя шагъ за валъ, чрезъ старыя ворота. Предъ нимъ сквозъ чащу пальмъ, платановъ и оливъ,

Въ лазурномъ блескъ дня волнуясь и сверкая, Синълъ и рокоталъ ушедшій вдаль заливъ, Хрусталь прозрачныхъ водъ о скалы разбивая. Икаръ спѣшилъ туда. Тамъ выбралъ онъ стрѣлу И сняль съ плеча свой лукъ. Запѣла, застонала Тугая тетива, и чайка на скалу, Пронзенная стрелой, къ ногамъ его упала. И долго, наклонясь надъ птицей, онъ сидълъ, Строенье крыль ея прилежно изучая, И было тихо все, одинъ заливъ шумълъ, Хрусталь прозрачныхъ волнъ о скалы разбивая... Опять въ волненьи Крить... По острову прошла Безумная молва!.. Качаютъ головами, Не върять, но спъшать, безъ счета, безъ числа, Какъ шумный вешній дождь, потоками, волнами! Съ вершинъ и до земли уступы желтыхъ скалъ Унизаны толпой. По ветру шумно быотся Клочки цвётныхъ одеждъ и ткани покрывалъ.

Пусть это только мигь, короткій, б'єглый мигь, И посл'є гибель безъ возврата, Но за него—такъ быль онъ чуденъ и великъ— И смерть—недорогая плата!

\* \*

Ты правъ: печальны наши звуки
Въ нихъ стонъ и вопль, въ нихъ желчь и ядъ,
Въ нихъ диссонансы тяжкой муки
И грозы тайныя звучатъ.
Они не увлекутъ съ собою
Изъ міра мрака и цѣпей...

Всѣ говорятъ: поэзія увяла, Увялъ вѣнокъ ея небеснаго чела, И отблескъ райскихъ зорь,—тотъ отблескъ идеала, Которымъ пѣснь ея когда-то чаровала,— Смѣнили грусть, безсиліе и мгла.

Не увлекаетъ насъ въ волшебный міръ мечты Мелодія тоски, аккордъ душевной муки: Въ нихъ жизнь вседневная, жизнь пошлости и скукп Безъ ореола красоты.

— Нѣтъ, не безсильны мы,—и насъ неотразимо Порой зоветь она, святая красота, И сердце бьется въ насъ, любовью къ ней томимо. Но мы, печальные, проходимъ строго мимо, Не разомкнувъ уста!

\* \*

Завтра вновь полумракъ этой комнаты хмурой, Гдё такъ рёдко безпечная радость гостить, Тонкій абрись головки твоей білокурой, Точно ласковый солнечный лучь озарить. Ты войдешь, -- и, какъ фея ребяческой сказки. Все вокругь оживишь ты: заблещеть каминъ, Просвѣтлѣютъ мгновенно поблекшія краски На узорахъ ковра и полотнахъ картинъ; И на полкахъ зашепчутся книги поэтовъ, И на скрипкъ привътный аккордъ задрожить, И въ безстрастныхъ глазахъ пробужденныхъ портретовъ Молчаливый, но внятный восторгъ заблестить. Послѣ долгой, мучительно-долгой разлуки Я опять отдохну отъ печали моей, Я опять ихъ услышу, знакомые звуки Серебристаго смѣха и звонкихъ рѣчей...

\* \*

Печальна и блёдна вернулась ты домой...

Не торопясь въ постель и свёчъ не зажигая,
Полураздётая, съ распущенной косой,
Присёла ты къ окну, облитому луной,
И заглядёлась въ садъ, тепло его вдыхая...
То быль запущенный, убогій, чахлый садъ;
Какъ узникъ, между стёнъ безжизненной темницы
Онъ быль затертъ на днё средь каменныхъ громадъ,
Въ пыли и суетё грохочущей столицы;
Аллея жидкихъ липъ, едва дававшихъ тёнь,
Бесёдка изъ плюща, да пыльная сирень,—
Воть бёдный уголокъ, излюбленный тобою
Для отдыха отъ думъ, печали и трудовъ,
И для завётныхъ грезъ о зелени лёсовъ
И солнечныхъ поляхъ надъ тихою рёкою!

\* \*

Не говорите миѣ: онъ умеръ, — онъ живеть, Пусть жертвенникъ разбитъ, — огонь еще пылаетъ, Пусть роза сорвана, — она еще цвѣтетъ, Пусть арфа сломана, — аккордъ еще рыдаетъ!..

Гнетущая скорбь!.. Какъ кипучій потокъ Она въ мою грудь приливаетъ, Какъ волны потока качаютъ челнокъ, Она мое сердце качаетъ! Довольно, безумецъ, бороться съ судьбой, Душа утомленьемъ объята... О, демонъ невѣрья, отнынѣ я твой, Я твой навсегда, безъ возврата! Пусть жизнь— эта старая лгунья—другихъ, Довольныхъ, тупыхъ и бездушныхъ, Прельщаетъ игрою миражей своихъ И блескомъ ихъ красокъ воздушныхъ!..

\* \*

Наперекоръ грозѣ сомнѣній И тяжкимъ ранамъ безъ числа, Жизнь пестрой смѣной впечатлѣній Еще покуда мнѣ мила. Еще съ любовью безконечной Я рвусь изъ душной темноты На каждый окликъ человѣчный, На каждый проблескъ красоты. Чужіе стоны, скорбь чужая Еще мнѣ близки, какъ свои...

\*

Онъ мнѣ не брать—онъ больше брата: Всю силу, всю любовь мою, Все, чѣмъ душа моя богата, Ему я пылко отдаю—
Кто онъ—не знаю...

Итакъ, сомнѣнья нѣтъ, — разлука рѣшена, И легкій парусъ мой, обвѣтренный ненастьемъ, Готова вновь умчать житейская волна Къ безвѣстнымъ берегамъ, на поиски за счастьемъ Не странно ли?.. Любить покойный уголокъ, Туманы сѣвера и плачъ его мятели, Завѣтный трудъ, друзей сплотившійся кружокъ, — И вѣчно странствовать безъ отдыха и цѣли, И вѣчно чувствовать, что всюду ты чужой, Что нѣту у тебя ни очага, ни крова! . . .

\* \*

Тихая ночь въ жемчугъ росы нарядилась... Спите, тревожныя думы, въ сердцѣ моемъ!.. Тихая ночь въ жемчугъ росы нарядилась... Вотъ одинокая звѣздочка съ неба скатилась... Въ темныхъ кустахъ дрогнула птица крыломъ... Спите, тревожныя думы! Покоя, покоя! Полосы луннаго свѣта лежатъ на пруду... Спите, тревожныя думы

\* \*

--- ※※

\* \*

Весна, весна идетъ!... Какъ ожила съ весною, Какъ расцвѣла, какъ загорѣла ты!.. Ты цѣлый день въ саду, гдѣ робкой красотою Блеснули первые весенніе цвѣты... Вчера ты принесла мнѣ ландышъ. Ты сіяла

Такою радостью, что даже у меня Забытая струна на сердцѣ задрожала, Въ заманчивую даль усталаго маня... А между тѣмъ, дитя, я жилъ, и жизнь я знаю,

Я вижу многое, чего не видишь ты: Встрѣчая ясный май, я вмѣстѣ съ нимъ встрѣчаю Не только соловьевъ и пѣсни, и цвѣты: Я знаю, что весной и змѣи оживаютъ,

И изъ своихъ подземныхъ норъ
Въ залитый солнцемъ садъ погрѣться выползають
На мягкій воздухъ и просторъ;

И если ландышъ твой такъ пышно развернулся,
Обрызганъ влагой теплыхъ росъ,

Знай, — и червякъ зато въ корняхъ его проснулся Подъ шумный ливень вешнихъ грозъ.

Върь жизни и веснъ! Пусть въруетъ, кто можетъ, Но я имъ върить не могу: Неугомонный червь живетъ въ моемъ мозгу, И грудь мою змъя неутомимо гложетъ!.

-- 600000-

\* \*

Усопшій, милый брать, какъ жизнь онъ зналь глубоко! Проснись для слезъ о немъ, родная сторона! Слѣпая смерть разить бездушно и жестоко. — Угасъ горячій лучь!.. Оборвалась струна!.. Пусть лавромъ перевьють чела его съдины... Какъ онъ умълъ читать въ сердечныхъ тайникахъ! Воть бледное лицо погибшей Катерины, А вотъ Любимъ Торцовъ въ отрепьяхъ и въ слезахъ Вотъ поцелуй любви и шопотъ нежной ласки, И темный садъ кругомъ, и яркая луна. А вотъ и чудный міръ живой, нарядной сказки: Царь Берендей, Бобыль, Снътурочка, Весна... Въ лохмотьяхъ и парчъ, со смъхомъ и слезами, Рождались сотни лицъ изъ-подъ его пера, И мнилось, жизнь сама проходить передъ нами, Прекрасна и мрачна, туманна и пестра . . . . .

Ты разбила мнъ сердце, какъ куклу ребенокъ. И права, и горда, и довольна собой! Ръзвый смъхъ твой, какъ прежде, задоренъ и звонокъ И какъ ясное небо-твой взглядъ голубой. Но постой, - этотъ праздникъ любви и свободы Скоро тучи душевной грозы омрачать: За меня отомстять безпощадные годы, -Безпощадные годы такъ быстро летять! Какъ змѣя, подползетъ къ тебѣ старость съ клюкою Чернь волосъ серебромъ перевьетъ съдина, И проснешься ты вдругь съ безъисходной тоскою, Отъ минувшаго счастья, какъ будто отъ сна. Что вернешь ты тогда изъ блаженныхъ свиданій, Изъ душистыхъ ночей, изъ чарующихъ грезъ? Кто поможеть забыть тебѣ въ нътъ лобзаній Горечь старческихъ думъ и мучительныхъ слезъ? Чъмъ наполнишь ты дни? Какъ дерзнешь, не бледнея, Наступающей смерти въ глаза заглянуть? Онъ угасъ, обольстительный взглядъ твой, Цирцея, И поблекла твоя сладострастная грудь! Я же все сберегу, ничего не растрачу Изъ сокровищъ любви, схороненныхъ во мнъ: Пусть сегодня въ тоскъ, какъ ребенокъ, я плачу,-Завтра я запою сладкозвучиви вдвойнв. Изъ отрады и горя разбитаго чувства, Сколько въ немъ ни сіяло лучей красоты, Все смиренно внесу я въ обитель искусства, Все въ созвучья стиховъ я вплету, какъ цвъты! И когда о тебѣ навсегда позабудуть, Можеть быть, надъ твоею могильной плитой, Люди пъть мои пъсни попрежнему будуть, И любя, и страдая, и плача со мной!..

#### y okeaha.

Еще издалека, изъ-за косматыхъ скалъ, Дымящихся въ клубахъ багрянаго тумана, Тамъ, гдъ-то впереди, я смутно услыхалъ Однообразный плескъ и рокотъ океана... Стрѣлою я взбѣжалъ на острый переломъ-И замеръ, онъмъвъ, безъ мысли и безъ слова: Во всемъ торжественномъ величіи своемъ, Гудёль онъ подо мной, какъ отдаленный громъ, Въ сверкающихъ лучахъ разсвъта золотаго!.. И руки я къ нему въ порывъ протянулъ, И грудь стеснили мне восторженныя слезы, Но буйныхъ волнъ его неутихавшій гуль Не ласки полонъ былъ, а гнъва и угрозы... Онъ на завътный трудъ меня не ободрялъ, Онъ воли не будилъ въ душѣ моей смущенной: Нътъ, онъ какъ реквіемъ мечтамъ моимъ звучалъ И гибель мнъ сулилъ съ враждою непреклонной! Онъ пълъ:

«Я помню дни, когда твоя нога— О дерзкій человѣкъ!—еще не попирала Мои пустынные, глухіе берега, Гдѣ только волкъ бродилъ, да серна пробѣгала... Безлюденъ и суровъ былъ синій мой просторъ,

И дики были надо мною
Ущелья и хребты лъсистыхъ этихъ горъ,
Загромоздившихъ даль гранитною стъною.
Но ты пришелъ сюда и миръ мой возмутилъ,
И внесъ съ собой борьбу, и смерть, и разрушенье;
Въ дремучей мглъ лъсовъ пути ты проложилъ,
Въ долинахъ выстроилъ цвътущія селенья;
Отъ очаговъ своихъ искусно ты отвелъ
Зубчатую стрълу громовой непогоды,
И вотъ слъпыхъ стихій окованъ произволъ

352

И взнузданъ мощный звѣрь природы. И на моихъ волнахъ, гдѣ только небеса, Да тучи вольныя, да звѣзды отражались, Отважныхъ кораблей косые паруса



\* \*

Да, молодость прошла!.. Прошла не потому; Что время ей пройти, что время есть всему;

Увянула не такъ, какъ роза увядаетъ; Угаснула не такъ, какъ гаснетъ звѣздный лучъ, Когда торжествененъ, прекрасенъ и могучъ, Встаетъ румяный день и тѣни разгоняетъ! Нѣтъ, молодость прошла до срока; замерла, Какъ прерванный напѣвъ!.. Она не умерла: Она задушена, поругана, убита! Въ могилу темную, подъ камень гробовой, Жестокихъ палачей бездушною рукой

Она еще живой и сильною зарыта!
Не время унесло съ собой ея расцвътъ:
Жизнь унесла его, развъялъ опытъ жадный,
Ядъ затаенныхъ слезъ, боль незажившихъ ранъ,
Подслушанная ложь, подмъченный обманъ,
Весь мракъ послъднихъ дней, глухой и безотрадный!...

Пора! Явись, пророкъ! Всей силою печали, Всей силою любви взываю я къ тебѣ! Взгляни, какъ мы устали, Какъ мы безпомощны въ мучительной борьбѣ! Теперь—иль пикогда!.. Сознанье умираетъ, Стыдъ гаснетъ, совѣсть спитъ. Ни проблеска кругомъ... Одно ничтожество свой голосъ возвышаетъ...

#### на могилъ а. и. герцена.

(Посвящается Н. А. Бѣлоголовому).

1.

На полдень отъ нашего скуднаго края,
Подъ небомъ цвѣтущей страны,
Гдѣ въ желтыя скалы стучитъ, не смолкая,
Прибой средиземной волны,
Гдѣ лѣсъ апельсиновъ изломы и склоны
Зубчатыхъ холмовъ осѣнилъ,
И Ницца на солнцѣ купаетъ балконы
Своихъ бѣломраморныхъ виллъ,—
Есть хмурый утесъ: словно чуткая стая
На отдыхъ слетѣвшихся птицъ,
Вѣлѣетъ на немъ, въ цвѣтникахъ утопая,
Семья молчаливыхъ гробницъ.

2.

Едва на востокѣ заря просіяетъ За синею цѣпью холмовъ, Туда она первый свой отблескъ роняетъ— На мраморъ могильныхъ крестовъ. А ночью тамъ дремлютъ туманы и тучи,
Волнами клубящейся мглы,
Какъ флеромъ, окутавъ изрытыя кручи
Косматой и мрачной скалы.
И видно оттуда, какъ даль горизонта
Сливается съ зыбъю морской,
И какъ серебрится на Альпахъ Пьемонта
Въ лазури покровъ снѣговой.
И городъ оттуда видать: подъ ногами
Онъ весь, какъ игрушка, лежитъ,
Тѣснится къ волнамъ, зеленѣетъ садами,
И дышетъ, и жизнью кипитъ!..

3.

Шумна многолюдная Ницца зимою: Движенья и блеска полна, Вдоль стройныхъ бульваровъ нарядной толпою За полночь пестрветь она. Гремять экипажи, снують пѣшеходы, Звенять мандолины пъвцовъ, Взметаютъ фонтаны жемчужныя воды Въ таинственномъ мракѣ садовъ. И только скалистый утесь, наклоненный Надъ буйнымъ прибоемъ волны, Какъ сказочный витязь, стоить погруженный Въ свои одинокіе сны... Стоить онъ, — и мрачныя твни бросаеть На радостно-свътлый заливъ, И знойный мистраль шелестить и вздыхаеть Въ листвъ ея пышныхъ оливъ.

4.

Грустилъ я на югѣ... Душа тосковала О вьюгахъ и буряхъ родныхъ. Какъ злая насмѣшка, ее раздражала Улыбка небесъ голубыхъ. Пришлецъ, сѣверянинъ, — еще съ колыбели
Привыкнувъ въ отчисиѣ моей
Къ тоскливымъ напѣвамъ декабрьской мятели
И шуму осеннихъ дождей, —
На роскошь изнѣженной южной природы
Глядѣлъ я съ холодной тоской,
И городъ богатства, тщеславья и моды
Казался мнѣ душной тюрьмой...
Но былъ уголокъ въ немъ, гдѣ я забывался:
Безсильно смолкая у ногъ,
Докучливымъ шумомъ туда не врывался
Веселья и жизни потокъ.
То былъ уголокъ на утесѣ угрюмомъ:
Подъ сѣнь его мирныхъ могилъ
Я часто, отдавшись излюбленнымъ думамъ,

5.

Отъ праздной толпы уходилъ.

Среди саркофаговъ и урнъ погребальныхъ, Среди обвѣтшалыхъ крестовъ И мраморныхъ женщинъ, красиво-печальныхъ Въ оградахъ своихъ цвѣтниковъ, — Тамъ ждалъ меня кто-то, какъ я одинокій, Какъ я на чужихъ берегахъ Страдальческій образь отчизны далекой Хранившій въ завітныхъ мечтахъ. Отлитый изъ м'єди, тяжелой пятою На мраморный цоколь ступивъ, Какъ будто живой, онъ вставалъ предо мною Подъ темнымъ наметомъ оливъ. Въ чертахъ-величавая грусть вдохновенья, Раздумье во взорѣ нѣмомъ, И руки на мѣдной груди безъ движенья Прижаты широкимъ крестомъ...

Такъ воть гдѣ боецъ, утомленный борьбою, Послѣдній пріють ты нашелъ!

Сюда не нагрянеть жестокой грозою Душившій тебя произволь.

Изъ скорбной отчизны къ тебѣ не домчится Бряцанье позорныхъ цѣпей.

Скажи-жъ мив: легко ли, спокойно ли спится Тебв межъ свободныхъ людей?

Тебя я узналъ... Ты въ минувшіе годы Такъ долго, такъ гордо страдалъ!

Какъ колоколъ правды, добра и свободы, Съ чужбины твой голосъ звучаль.

Онъ совъсть будиль въ насъ, онъ зваль на работу, Онъ зваль насъ сплотиться тъснъй,

И быль ненавистень насилью и гнету Языкъ твоихъ смѣлыхъ рѣчей!.. Изданія Литературнаго Фонда (Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ):

## С. Я. Надсонъ.

# не допътыя пъсни.

(Изъ посмертныхъ бумагъ).

Съ новымъ портретомъ поэта и портретомъ Н... Д...

Содержаніе: Вмѣсто предисловія.—Вновь отысканныя стихотворенія, наброски и варіанты (сто одиннадцать №№).— «Царевна Софья», начало трагедін.—Изъ дневника 1880 г.

Цвна 1 руб.

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

(1883-1886)

#### С. Я. НАДСОНА.

Журиальныя обозрѣнія.—Замѣтки по теоріи поэзіи.—Поэты и критика.—Библіографическія статьи.

Цвна 1 руб.



### Костомаровг, Н. И.

# СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

(Историческія монографіи и изслідованія).

Цѣна 25 р.—Отдѣльно: 1 и 7 кп. по 3 р. 50 к.; 2, 4, 5 и 6 кп. по 4 р.; 3 кн. 2 р. 50 к.; и 8 кн. 4 р. 50 к.

## Всеволодъ Гаршинъ.

# РАЗСКАЗЫ.

Изданіе 8-е, въ одномъ томв. Цвна 2 руб.

- Г. Джаншіевъ. Эпоха великихъ реформъ. Ціна 2 руб. 50 коп.
- Н. А. Бълоголовый. Воспоминанія и другія статьи. Цівна 1 р. 50 к.

# Въ книжныхъ магазинахъ продаются также и слъдующія изда ія, принадлежащія Литературному Фонду.

- П. Вейнбергъ. Литературный фондъ за 40 дътъ его существованія. Цъна 30 коп.
- А. Ефименко. Изследовація пародной жизни. Цена 2 руб.
- Я. Егоровъ. Среди крестьянъ. Разсказы и очерки. Цена 1 руб. 25 кон.
- На славномъ посту. Литературный сборшикъ, посвъщенший Н. К. Михайловскому. Цена **3** руб.
- В. Гумбольдтъ. Опытъ установленія государственной діятельности. Ціна 60 кон.

#### Біографическій очеркъ . . . VII—LXXXVII

#### Алфавитный указатель стихотвореній:

|                                                | CTP. |
|------------------------------------------------|------|
| Ахъ, весна, не томп ты                         | 237  |
| Ахъ, довольно и лжи                            | 210  |
| Ахъ, немного молю у судьбы я                   | 295  |
| Ахъ, эти дътскіе, лазоревые глазки             | 246  |
| Ахъ, этотъ лунный свътъ                        | 199  |
| Балъ королевы (2-й варіантъ)                   | 176  |
| Бедуинъ                                        | 169  |
| Безпокойной душевною жаждой томимъ             | 94   |
| Бери меня такимъ, каковъ я                     | 262  |
| Блещуть струйки золотыя                        | 122  |
| Блъдиветь льтній день                          | 326  |
| Воже мой, Боже                                 | 269  |
| Бояринъ Брянскій                               | 21   |
| Братьямъ                                       | 161  |
| Бредъ                                          | 236  |
| Бродить бълый тумань                           | 315  |
| Бродя въ весений день                          | 245  |
| Брошены торжище, стадо и пашня                 | 260  |
| Будуть дни великаго смятенья                   | 90   |
| Бывають дни, когда надъ хмурою землей          | 95   |
| Выла пора, — мы въ міръ вступали               | 5    |
| Быть можеть, ихъ мечты безумный, смутный бредъ | 261  |
| Бъдная комнатка, келья святая                  | 202  |
| Въдный ребенокъ, — она некрасива               | 253  |
| Вавилонъ                                       | 260  |
| Вездъ, сквозь дерзкій шумъ                     | 338  |
| Весеннія ночи! Въ минувшіе годы                | 288  |
| Весенняя зорька                                | 171  |
| Весенняя сказка                                | 56   |
| Весна, весна пдетъ! Какъ ожила съ весною       | 348  |
| Весной                                         | 112  |
| Весь вечеръ нарядная елка сіяла                | 252  |
| Вечеръ гаснетъ На палевомъ сводъ небесъ        | 284  |

|                                               |     |    |    |     |     |    | CTP. |
|-----------------------------------------------|-----|----|----|-----|-----|----|------|
| Вечеръло Солнце въ блескъ лучезарномъ         |     |    |    |     |     |    | 278  |
| Взгляни, какъ спокойно уснула она             |     |    | •  |     |     |    | 131  |
| Видишь-воть онъ! Онъ гордо проходить толпой   |     |    |    |     |     |    | 322  |
| Властитель отдыхаль                           |     |    |    |     |     |    | 291  |
| Вольная птица, люди о немъ говорили           |     |    |    | 1/4 |     |    | 317  |
| Во мглъ                                       |     |    |    |     |     |    | 5    |
| Во мракъ жизненномъ                           |     |    |    |     |     |    | 157  |
| Вотъ нашъ старый съ колоннами съренькій домъ  |     |    |    |     |     |    | 17   |
| В. П. Г-вой                                   |     |    |    | ٠   |     |    | 298  |
| Впередъ, забудь свои страданья                |     |    |    |     |     |    | 10   |
| Все та же бользненно-сладкая дума             |     |    |    |     |     |    | 256  |
| Все та же мысль, все ть же порыванья          |     |    |    | ٠   | ٠   |    | 309  |
| Все ръже свътлыя минуты                       |     |    |    | *   |     |    | 223  |
| Все это было, но было какъ будто во снъ       |     |    |    |     |     |    | 201  |
| Всъ говорять: поэзія увяла                    |     |    |    |     |     |    | 344  |
| Вся въ кустахъ утонула бесъдка                |     |    |    |     |     |    | 154  |
| Вчера, старинный хламъ отъ скуки разбирая     |     |    |    |     |     |    | 103  |
| Въ альбомъ Е. А. С. (Простите безумца)        |     |    |    |     |     |    | 197  |
| Въ альбомъ (Мы-какъ два поъзда)               |     |    |    |     |     |    | 166  |
| Въ альбомъ (Непрошенный стучусь я)            |     |    |    |     |     |    | 126  |
| Въ безсонницу, когда недугъ                   |     | ٠, |    |     |     |    | 251  |
| Въ больные наши дни, въ дни скорби и сомнъній |     |    |    |     |     |    | 287  |
| Въ глуши.                                     |     |    |    |     |     |    | 89   |
| Въ горахъ                                     |     |    |    |     |     |    | 134  |
| Въ груди моей давно молчитъ                   |     |    |    |     |     |    | 200  |
| D                                             |     |    |    |     |     |    | 320  |
| Въ городъ стало и душно, и пыльно             |     |    |    |     |     |    | 319  |
| Въ деревиъ                                    |     |    |    |     |     |    | 272  |
| Въ дътствъ слышалъ я старую сказку о томъ .   |     |    |    |     |     |    | 172  |
| Въ лунную ночь                                |     |    |    |     |     |    | 324  |
| Въ міръ были счастливцы, - ихъ гимны звучали  |     |    |    |     |     |    | 140  |
| Въ минуту унынья, борьбы и ненастья           |     |    |    |     | . 1 |    | 300  |
| Въ отвътъ. (Изъ случайныхъ пъсенъ)            |     |    |    |     |     |    | 340  |
| Въ открытое окно широкими снопами             |     |    |    |     |     | Ç. | 216  |
| Въ рощъ зеленой, надъ тихой ръкой             | 1   |    |    |     |     |    | 156  |
| Въ саду, куда люблю спасаться я порой         |     |    | 1. |     |     |    | 327  |
| Въ солнечный день мы                          |     |    |    | **  |     | ٠  | 237  |
| Въ сомнъньяхъ мысль                           |     |    |    |     |     |    | 216  |
| Въ старомъ домикъ сосъдки                     |     |    |    |     |     |    | 232  |
| Въ странъ, гдъ солнце не скупится             |     |    |    |     |     |    | 312  |
| Въ такіе дни и пъсня не поется                |     |    |    |     |     |    | 308  |
| Въ тинъ житейскихъ волненій                   |     |    |    |     |     |    | 132  |
| Въ тихой пристани                             |     |    |    |     |     |    | 17   |
| Въ тихой пристани                             | , , |    |    |     |     |    | 170  |
|                                               |     |    |    |     |     |    |      |

|                                                 | CTP. |
|-------------------------------------------------|------|
| Въ тотъ полный счастья мигъ                     | 209  |
| Въ тотъ тихій часъ                              | 135  |
| Въ тъни задумчиваго сада                        | 19   |
| Въ узкомъ оврагъ прохлада и тънь                | 294  |
| Вы смущены, такой развязки                      | 154  |
| Върь въ великую силу любви                      | 275  |
| Върь, - говорять они, - мучительны сомнънья     | 64   |
| Гаснеть жизнь, разрушается заживо тъло          | 250  |
| Герои древности, съ торжественной ихъ славой    | 59   |
| Герою                                           | 225  |
| Глухо въ нашей сторонкъ; лъса да лъса           | 213  |
| Глухо стонетъ вьюга, — стонетъ и рыдаетъ        | 167  |
| Гнетущая скорбы Какъ кипучій потокъ             | 346  |
| Горячо наше солнце безоблачнымъ днемъ           | 89   |
| Грезы                                           | 70   |
| Грядущее                                        | - 90 |
| Да, молодость прошла! Прошла не потому          | 352  |
| Да, только здёсь, среди столичнаго смятенья     | 329  |
| Да, хороши онъ, кавказскія вершины              | 40   |
| Да, это было все изъ сумрака годовъ.            | 254  |
| Два горя                                        | 131  |
| День что-то хмурится Надъ пасмурной землею.     | 160  |
| День ясенъ Сводъ небесъ и дышетъ, и сіяетъ      | 273  |
| Дитя столицы, съ юныхъ дней.                    | 297  |
| Для отдыха отъ бурь и тяжкихъ испытаній         | 242  |
| Для тебя непротивна, какъ я погляжу             | 214  |
| Довольно я кипълъ безумной суетою               | 295  |
| Долго въ ясную ночь я по саду бродилъ           | 234  |
| Долго ли, жизнь, суждено мив по свъту скитаться | 286  |
| Долго муза, таясь, передъ взоромъ моимъ         | 79   |
| Долой съ чела вънецъ лавровый.                  | 152  |
| TT                                              | 48   |
| TI                                              | 283  |
| T /TV "                                         | 253  |
| Дурнушка (Съ первыхъ лътъ надъ нею)             | 311  |
|                                                 | 151  |
| Душа наша—въ сумракъ свъточъ привътный          | 326  |
| Если другь твой собрался                        | 222  |
| Если въ лунную ночь                             | 139  |
|                                                 | 329  |
| Если когда-нибудь ночью безсонною               |      |
| Если любить—безконечно томиться                 | 199  |
| Если ночь проведу я безъ сна                    | 330  |
| Если ты другь—дай мнъ руку                      | 347  |
| Есть бездна мрачная—то бездна отрицанья         | 279  |

|                                                   | OII. |
|---------------------------------------------------|------|
| Есть скорбь прекрасная                            | 263  |
| Есть страданья ужасней, чёмъ пытка сама           | 147  |
| Есть странныя дъти: - веселья и шума              | 325  |
| Есть у свободы врагъ опаснъе цъпей                | 276  |
| Еще издалека, изъ-за косматыхъ скалъ              | 351  |
| Еще не затихли страданья                          | 153  |
| Еще не исчерпана сила въ груди                    | 279  |
| Еще чертогъ залить огнями                         | 155  |
| Жалко стройныхъ кицарисовъ.                       | 98   |
| Женщина (Отрывки изъ неоконченной поэмы)          | 228  |
| Живи, говорили мнъ звъзды                         | 163  |
| Жизнь                                             | 117  |
| Жизнь мало мив дала отрадныхъ впечатлъній         | 228  |
| Жить, полной жизнью жить.                         | 243  |
|                                                   | 344  |
| Завтра, чуть льниво глазки голубые                | 267  |
|                                                   | 53   |
| За зеленымъ лъсомъ зорька золотая.                | 21   |
|                                                   | 100  |
| За много пътъ назадъ, изъ тихой съни рая          | 42   |
|                                                   | . 3  |
| Заря лъниво догораетъ                             | 136  |
| Затихъ блестящій залъ и ждетъ, какъ онъмълый      | 78   |
| Затихъ последній звукъ и занавесь упала           | 328  |
| За что?—съ безмолвною тоскою                      | 107  |
| За что?                                           | 35   |
| Зачёмъ-то шли года, смёнялись впечатлёнья         | 293  |
| Здъсь все, что я сберегъ                          | 217  |
| И безъ того душа уныніемъ полна                   | 317  |
|                                                   | 38   |
|                                                   | 7    |
| Издалека, отцы, къ вамъ въ обитель я шла          | 210  |
| Изнемогаетъ грудь въ безплодномъ ожиданьи.        | 253  |
| Изъ Боденштелта.                                  | 153  |
| Изъ Водлера                                       | 285  |
| Изъ Гейне (Мои окрыленныя пъсни)                  | 150  |
| Изъ Гейне (Сладко пълъ въ этотъ солнечный день)   | 150  |
| Изъ Гейне (Розы щечекъ, чудныхъ глазокъ)          | 151  |
| Изъ Гейне ("Отчего такъ блъдны и печальны розы")  | 149  |
| Изъ Гейне ("Свътъ и слъпъ, и завистливъ")         | 150  |
| Изъ дневника ("Въ безсонницу, когда педугъ")      | 251  |
| Изъ дневника ("Хоть бы хлынули слезы")            | 203  |
| Изъ дневника ("Сегодня всю ночь голубыя зарницы") | 205  |
| Изъ дневника ("Я долго счастья ждалъ")            | 255  |
|                                                   |      |

| Изъ поэмы "Узникъ"                                     | 220       |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Изъ пъсенъ любви                                       | 125       |
| Изъ сказокъ матери, вечернею порою                     | 269       |
| How makes property                                     | 59        |
| Hyppy                                                  | 342       |
| Икаръ                                                  |           |
| Имъ казалось, весь міръ измънился                      | 45        |
|                                                        | 258       |
| И помню церковь я, залитую огнями                      | 246       |
|                                                        | 84<br>347 |
| Итакъ, сомичныя изтъ, —разлука ръщена                  |           |
| Итакъ, я долженъ васъ привътствовать стихами           | 298       |
|                                                        | 29        |
| Какая-то печаль мнё душу омрачаеть                     | 319       |
| Какъ бълымъ саваномъ, покрытая снъгами.                | 52        |
| Какъ громъ отдаленный                                  | 274       |
| Какъ давно не дышалъ я прохладой полей                 | 264       |
| Какъ долго длился день! Какъ долго я не могъ           | 331       |
| Какъ звъри, схватившись съ отважнымъ врагомъ           | 281       |
| Какъ каторжникъ влачить оковы за собой                 | 92        |
| Какъ мощный врагъ страны иноплеменной                  | 348       |
| Какъ на взволнованномъ грозою океанъ                   | 202       |
| Какъ онъ вошелъ, - я не видалъ.                        | 336       |
| Какъ онъ, измученный, влачился по дорогъ               | 43        |
| Какъ совы таятся отъ свъта и шума                      | 248       |
| Какъ уцълълъ ты, деревянный, старый домъ               | 296       |
| Кипить веселье карнавала                               | 310       |
| Когда бы я сердце открылъ предъ тобою                  | 260       |
| Когда вокругъ меня сдвигается тёснёе                   | 302       |
| Когда въ вечерній часъ схожу я въ тихій садъ           | 332       |
| Когда въ минуты вдохновенья                            | 123       |
| Когда въ часъ оргіи, за праздничнымъ столомъ.          | 165       |
| Когда, еще дитя, за школьною ствною                    | 70        |
| Когда затихнетъ шумъ на улицахъ столицы                | 142       |
| Когда порой толпа совлечена съ дороги                  | 243       |
| Когда, прозръвъ обманъ                                 | 297       |
| Когда, спъща во мнъ сомнънья побъдить                  | 306       |
| Когда-то мой вънецъ                                    | 292       |
| Когда я шель оть вась, холодный вътерокъ               | 287       |
| Красавица-дъвушка чудную вазу держала                  | 321       |
| Крикливой злобъ дня                                    | 154       |
| Кругомъ легли ночныя тени                              | 4         |
| "Кто онъ", — молвилъ Гаральдъ, — "тотъ иъвецъ-чародъй" | 113       |
| Къ вамъ, бъдняки, на грудь родныхъ полей               | 282       |
| Къ морю                                                | 341       |

|                                           | OII. |
|-------------------------------------------|------|
| Къ себъ, скоръй къ себъ                   | 326  |
| Къ тебъ, Кавказъ, къ твоимъ съдинамъ      | 134  |
| Лазурное утро я встрътиль въ горахъ       | 318  |
| Лги, — людямъ ложь нужна                  | 251  |
| Легенда о елкъ                            | 252  |
| Лицомъ къ лицу, при свътъ дня             | 334  |
| Ложились сумерки. Таинственно мерцая.     | 87   |
| Луннымъ блескомъ озаренная                | 283  |
| Любви, одной любви! Какъ нищій подаянья   | 295  |
| Любили-ль вы, какъ я? Безсонными ночами   | 35   |
| Любовь-обманъ, и жизнь-мгновенье          | 207  |
| Мать                                      | 111  |
| Мгновенье.                                | 157  |
| Мелкія волненья, будничныя встрвчи        | 162  |
| Мелодін ("Погоди: угаснеть день")         | 152  |
| Мелодія ("Я-бъ умереть хотълъ")           | 138  |
| Мертва была земля: торжественно сіяли     | 261  |
| Мертва душа моя.                          | 274  |
| Мечты королевы (1-й варіанть)             | 173  |
| Мечты королевы (3-й варіанть)             | 203  |
| Милый другь, -я знаю, я глубоко знаю      | 51   |
| Милый мой, взгляни въ глаза мнъ веселъе   | 305  |
| Много позорнаго въ сердит людскомъ.       | 304  |
| Мнъ кажется, что я схожу съ ума           | 321  |
| Мнъ мъста не было                         | 234  |
| Мнъ снилась смерть: она стояла предо мной | 249  |
| Мив снилось вечернее небо                 | 167  |
| Мив снилось, что иду куда-то я съ толной. | 330  |
| Мнъ снился въщій сонъ                     | 271  |
| Мнъ приснилось, что ночью                 | 286  |
| Мнъ снился страшный сонъ.                 | 224  |
| Мои окрыленныя пъсни                      | 150  |
| Море-какъ зеркало! Даль необъятная        | 170  |
| Мрачна моя тюрьма,—за крыпкими стынами    | 49   |
| Муза                                      | 79   |
| Муза, погибаю! Глупо и безбожно           | 148  |
| Музъ.                                     | 152  |
| Мы были молоды-и я, и мысль моя           | 299  |
| Мы выплыли въ полосу луннаго свъта        | 276  |
| Мы—какъ два повзда                        | 166  |
| Мы спорили долго—до слезъ напряженья      | 65   |
| Мъняя каждый мигъ свой образъ прихотливый | 117  |
| На ближнемъ кладбищъ я знаю уголокъ       | 88   |
| Надо жить! Воть они, роковыя слова        | 327  |
| Transport Dorth Dorth Postophus Astopa    | 02.  |

|                                                                                                                                                   | 303  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                   | CTP. |
| Надъ могилой И. С. Тургенева Надъ свъжей могилой. Надъ прудомъ и садомъ. Наединъ (Памяти Н. М. Д.) На западъ хмурыя тучи. На заръ                 | 82   |
| Надъ свъжей могилой                                                                                                                               | 21   |
| Надъ прудомъ и садомъ                                                                                                                             | 171  |
| Наединъ (Памяти Н. М. Д.)                                                                                                                         | 142  |
| На западъ хмурыя тучи                                                                                                                             | 152  |
|                                                                                                                                                   | 3    |
| На кладбищъ                                                                                                                                       | . 88 |
| На Критъ жилъ чудакъ, по имени Икаръ                                                                                                              | 342  |
| На могилъ Герцена                                                                                                                                 | 353  |
| Намъ часто говорятъ, родная сторона                                                                                                               | 340  |
| Наперекоръ грозъ сомнъній                                                                                                                         | 346  |
| На полдень отъ нашего скуднаго края                                                                                                               | 353  |
| Напрасно человъкъ въ смятеньи и тоскъ                                                                                                             | 293  |
| На полдень отъ нашего скуднаго края                                                                                                               | 303  |
|                                                                                                                                                   | 173  |
| Напрасныя мечты! тяжелыми цёпями                                                                                                                  | 288  |
| На утръ дней моихъ о подвигахъ мечтая                                                                                                             | 181  |
| Наше покольные юности не знаеть.                                                                                                                  | 96   |
| На югъ, говорили друзья миъ.                                                                                                                      | 304  |
| Не безплодно въка                                                                                                                                 | 323  |
| На утръ дней моихъ о подвигахъ мечтая. Наше поколънье юности не знаетъ. На югъ, говорили друзья мнъ. Не безплодно въка Не весь я твой—меня зовутъ | . 9  |
| не вини меня лоугь мой — я сынь нашихь тией                                                                                                       | 80   |
|                                                                                                                                                   | 345  |
| Не говори, что жизнь—игрушка                                                                                                                      | 7    |
| Не гони ее, тихую гостью, когда.                                                                                                                  | 266  |
| Не гордымъ юношей съ безоблачнымъ челомъ                                                                                                          | 125  |
| Не гордымъ юношей съ безоблачнымъ челомъ                                                                                                          | 300  |
| Не завидуй имъ, слъпымъ и беззаботнымъ.                                                                                                           | 261  |
| Не знаю отчего, но на груди природы                                                                                                               | 91   |
| Не лги передъ собой                                                                                                                               | 219  |
| Не мит писать въ альбомъ созвучьями сонета                                                                                                        | 179  |
| Не налагай оковъ на вдохновенье                                                                                                                   | 259  |
| Не презирай толпы: пускай она порою                                                                                                               | 170  |
| Не принесеть, дитя, покоя и забвенья.                                                                                                             | 109  |
| Непрошенный стучусь я въ вашъ альбомъ                                                                                                             | 126  |
|                                                                                                                                                   | 311  |
| Не сдерживай во мнъ порывъ негодованья                                                                                                            | 236  |
|                                                                                                                                                   | 244  |
| TT.                                                                                                                                               | 82   |
| Не упремай меня за горона этнут итсент                                                                                                            | 220  |
| Не упрекай себя за то, что ты порою                                                                                                               | 277  |
|                                                                                                                                                   | 324  |
| Не хочу я, мой другъ, чтобъ судьба намъ съ тобой                                                                                                  | 335  |
| Не хотъль онъ идти, затерявшись въ толпъ                                                                                                          | 227  |
| Неужели всю жизнь                                                                                                                                 | 446  |

|                                               | OTP |
|-----------------------------------------------|-----|
| "Не умирай, —съ тоской уста ея                | 270 |
| Ни ангеловъ, сіяющихъ въ лазурныхъ небесахъ   | 158 |
| Ни звука въ угрюмой тиши каземата             | 220 |
| Ни къ ранней гибели, ни къ ужасу крушеній     | 294 |
| Нищенскимъ рубищемъ                           | 307 |
| Нищій вчера, я сегодня богать                 | 256 |
| Ночь и день                                   | 293 |
| Ночь медленно илыветь                         | 248 |
| Ночь сегодня была безконечно длинна           | 249 |
| Ночь гасла Вставалъ                           | 218 |
| Нътъ больше силъ                              | 209 |
| Нътъ, видно миъ опять томиться до утра        | 323 |
| Нътъ, въ этотъ разъ недугъ мнъ не солжетъ     | 345 |
| Нътъ, легче мнъ думать, что ты умерла         | 85  |
| Нъть, муза, не зови! Не увлекай мечтами.      | 97  |
| Нътъ, не ищи ея въ дыханіи цвътовъ            | 264 |
| Нъть, не потонешь ты                          | 200 |
| Нътъ, я больше не върую въ вашъ идеалъ        | 254 |
| Нътъ, я лгать не хочу-не случайно тебя        | 289 |
| Оба бездомные, оба несчастные                 | 239 |
| Облака ("По лазури неба")                     | 145 |
| Облако ("День ясенъ Сводъ небесъ").           | 273 |
| Одни не поймуть, не услышать другіе           | 200 |
| О, если-бъ огненное слово                     | 34  |
| О, если-бъ только власть сказать              | 226 |
| О, если тамъ, за тайной гроба                 | 121 |
| Оконченъ скучный путь. Отъ мудрости различной | 128 |
| Окрыленнымъ мечтой сладкозвучнымъ стихомъ     | 81  |
| Октябрьская почь                              | 278 |
| Олафъ и Эстрильда                             | 113 |
| О любви твоей, другъ мой, я часто мечталъ     | 46  |
| Омывшись на заръ душистою росою               | 250 |
| О, мысль, проклятый даръ                      | 273 |
| Она, опять она                                | 217 |
| Онъ не хотълъ пресмыкаться                    | 270 |
| О, не отказывайте, братья                     | 161 |
| О, неужели будеть мигь                        | 102 |
| Онъ къ намъ перевхалъ прошедшей весною        | 291 |
| Онъ мнъ не брать—онъ больше брата             | 346 |
| Онъ спалъ, разметавшись въ своей колыбели     | 282 |
| Опустился туманъ                              | 327 |
| Опять вокругъ меня ночная тишина              | 69  |
| Опять меня томить знакомая печаль             | 112 |
| Опять передо мной                             | 306 |
|                                               |     |

|                                                    | CTP. |
|----------------------------------------------------|------|
| Опять передъ лицомъ родныхъ моихъ полей            | 262  |
| Осенній, свъжій день                               | 270  |
| Осень, поздняя осень! Надъ хмурой землею           | 146  |
| О, спасибо вамъ, дътскіе годы мон.                 | 139  |
| Откуда вы, старинные друзья                        | 207  |
| Отрадно сквозь туманъ звъзды видать рожденье       | 285  |
| Отрывокъ ("И вотъ, отъ ложа наслажденья")          | 38   |
| Отрывокъ (Изъ письма къ М. В. Ватсонъ)             | 108  |
| Отрывокъ ("Какъ звъри, схватившись")               | 281  |
| Отрывокъ ("Ложились сумерки")                      | 87   |
| Отчего такъ блъдны и печальны розы                 | 149  |
| Отъ пошлой суеты                                   | 232  |
| Памяти Ө. М. Достоевскаго ("Какъ онъ, измученный") | 43   |
| Памяти Θ. М. Достоевскаго ("Когда въ часъ оргіп")  | 165  |
| Первый набросокъ стихотворенія: "Мать"             | 147  |
| Первый набросокъ стих. "Я не щадилъ"               | 244  |
| Печаль моей души исчезла                           | 278  |
| Печальна и блъдна вернулась ты домой               | 345  |
| Пиръ замолкалъ                                     | 239  |
| Пиръ замолкалъ                                     | 287  |
| Пишу вамъ изъ глуши украинскихъ полей              | 108  |
| По берегу моря                                     | 305  |
| погоди: угаснеть день                              | 152  |
| Подъ звуки музыки, струившейся волною              | 69   |
| Позабытые шумнымъ ихъ кругомъ-вдвоемъ              | 39   |
| Пока свъжо и гибко тъло                            | 124  |
| По лазури неба тучки золотыя                       | 145  |
| Полдороги                                          | 44   |
| Пора! Явись, пророкъ                               | 353  |
| Порой мнъ кажется                                  | 215  |
| По слъдамъ Діогена                                 | 129  |
| Послъднее письмо                                   | 301  |
| последняя ночь                                     | 222  |
| По тонкимъ признакамъ, доступнымъ для немногихъ.   | 307  |
| Постой, говорилъ онъ, моя дорогая                  | 162  |
| Похороны                                           | 8    |
| Поэзія ("За много лътъ назадъ").                   | 42   |
| Поэзія ("Нъть, не ищи ея")                         | 264  |
| Поэзія (Прелестная, полунагая)                     | 158  |
| Поэтъ                                              | 37   |
| Прежде бълыя ночи весны я любилъ                   | 238  |
| Приди, я жду тебя                                  | 240  |
| При жизни любила она украшать                      | 136  |
| Прозрачна и ясна                                   | 275  |

|                                            | 011. |
|--------------------------------------------|------|
| Проснись, проснись, пъвецъ.                | 292  |
| Прости безвъстному, что съ именемъ твоимъ  | 349  |
| Простите безумца за прошлые звуки          | 197  |
| Прошлаго времени тъни туманныя             | 273  |
| Прощай, туманная столица                   | 331  |
| Пугая мысль мою томящей тишиною            | 209  |
| Пусть насъ давять угрюмыя ствны тюрьмы     | 157  |
| Пусть плачеть и стонеть мятежная вьюга     | 225  |
| Пусть пъснь твоя кипитъ огнемъ негодованья | 37   |
| Пусть смятенья и грома полны небеса        | 264  |
| Путь суровъ Раскаленное солнце палитъ      | 44   |
| Пъвецъ.                                    | 180  |
| Пъвецъ, возстань! Мы ждемъ тебя-возстань   | 281  |
| Пъвица                                     | 328  |
| Пъсни Мефистофеля (Прологъ)                | 336  |
| Разлетайся, загадочный сумракъ въковъ      | 309  |
| Разсчетливый актеръ приберегаеть силы      | 301  |
| Распахнулись тяжелыя двери                 | 265  |
| Rêverie                                    | 78   |
| Робко притаившись гдъ-нибудь съ игрушкой   | 263  |
| Ровныя, плавныя строки.                    | 215  |
| Ръдко осень балуетъ такими ночами          | 269  |
| Сбылося все, о чемъ за школьными стънами   | 50   |
| Свъть и слъпъ, и завистливъ                | 150  |
| Свътаетъ Мъсяцъ блъднорогій.               | 316  |
| Святитель (1-й варіанть)                   | 210  |
| Святитель (2-й варіантъ)                   | 213  |
| Святитель (3-й варіанть)                   | 214  |
| Святое, чистое, прекрасное страданье       | 205  |
| Сегодня всю ночь голубыя зарницы           | 205  |
| Сегодняшняя ночь одна изъ                  | 257  |
| Сердце мое еще просить                     | 303  |
| Сердце сжимается                           | 218  |
| Сегодня какъ-то я особенно усталъ          | 280  |
| Сегодня какъ-то я                          | 259  |
| Сегодня ночь была душна                    | 267  |
| Сегодня долго я огня не зажигалъ           | 268  |
| Сердца возмущены                           | 300  |
| Серебристо-блъдна и кристально-ясна.       | 324  |
| Серебрясь переливами звъздныхъ лучей       | 255  |
| Сжавъ чело горячими руками                 | 263  |
| Сквозь мглу прошедшаго встаеть передо мною | 219  |
| Сколько лживыхъ фразъ, надуто-либеральныхъ | 177  |
| Скончался поэтъ Вдохновенные звуки         | 236  |

|                                                   | CTP. |
|---------------------------------------------------|------|
| Скучно лежать Мърно часы у постели                | 247  |
| Слишкомъ много любви, дорогіе друзья              | 301  |
| Словно въ склепъ лежу я                           | 207  |
| Слово                                             | 34   |
| Случалось-ли тебъ безсонными ночами               | 156  |
| Слышишь—въ селъ, за ръкою зеркальной              | 8    |
| Смирись, — шепталъ мнъ умъ холодный               | 275  |
| Снилось мнъ, что въ глубокую полночь              | 311  |
| Снилось мнъ, что я боленъ, что мозгъ мой горитъ   | 93   |
| Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбинъ  | 98   |
| Сонетъ (Въ Альбомъ А. К. Ф.)                      | 179  |
| Сойтись лицомъ къ лицу                            | 241  |
| Спи спокойно, моя дорогая                         | 127  |
| Спить гордый Римъ, одътый мглою                   | 11   |
| Старая бесёдка                                    | 154  |
| Старая сказка                                     | 167  |
| Старый домъ                                       | 296  |
| Страничка прошлаго                                | 103  |
| Стряхнувъ угаръ и хмель промчавшагося дня         | 258  |
| Счастье, призракъ ли счастья                      | 208  |
| Съ берега тихой ръки, озаренной закатомъ          | 280  |
| Съ вопросомъ на устахъ и съ горечью во взоръ      | 341  |
| Съ дътскихъ лътъ, отуманенныхъ раннимъ ненастьемъ | 147  |
| Съ каждымъ шагомъ впередъ                         | 141  |
| Съ непокрытымъ челомъ, изнуренный, босой          | 180  |
| Съ пожелтълыхъ клавишъ плачущей рояли             | 218  |
| Съ тъхъ поръ, какъ я прозрълъ                     | 256  |
| Такъ вотъ она, страна                             | 258  |
| Такъ вотъ оно, море! Горитъ бирюзой               | 309  |
| Такъ десять дней прошло, и только небо знало      | 169  |
| Тебя вънчаетъ лавръ                               | 225  |
| Темно грядущее                                    | 210  |
| Терпи Пусть взоръ горить слезой                   | 10   |
| Тихая ночь въ жемчугъ росы нарядилась             | 347  |
| Тихо дремлетъ малютка въ кроваткъ своей           | 292  |
| Тихо замеръ послъдній аккордъ                     | 160  |
| То было шествіе народовъ и племенъ.               | 332  |
| Толпа вокругъ меня                                | 252  |
| Только утро любви хорошо                          | 240  |
| Томясь и страдая во мракъ ненастья                | 41   |
| То порывъ безнадежной тоски                       | 250  |
| Тоска гнететь меня                                | 268  |
| Тревожные слухи давно долетали                    | 82   |
| Три встръчи Будды                                 | 339  |
|                                                   |      |

|                                                     | CIP. |
|-----------------------------------------------------|------|
| Три ночи Будды (1-й варіанть)                       | 312  |
| Три ночи Будды (2-й варіантъ)                       | 316  |
| Ты дитя жизнь еще не успъла                         | 162  |
| Ты полюбишь меня                                    | 268  |
| Ты правъ                                            | 343  |
| Ты разбила мнъ сердце                               | 350  |
| Ты сердишься, когда я                               | 277  |
| Ты угадала: страдаеть твой другь                    | 326  |
| Ты уймись, кручинушка                               | 122  |
| Тщетно пытаюсь я                                    | 312  |
| Тяжелое дътство мнъ пало на долю                    | 111  |
| Тяжелыхъ жертвъ я не считалъ                        | 287  |
| Увлеки ты меня                                      | 266  |
| Угасъ горячій день                                  | 247  |
| У кроватки                                          | 289  |
| Умерла моя муза! Недолго она                        | 101  |
| У моря                                              | 309  |
| У океана                                            | 351  |
| Упали волнистыя кудри на плечи                      | 233  |
| Уронивши ръсницы на пламенный взоръ                 | 178  |
| Уходить день за днемъ                               | 244  |
| Хоть бы хлынули слезы                               | 203  |
| Христіанка                                          | 11   |
| Христосъ! Гдъ Ты, Христосъ, сіяющій лучами          | 164  |
| Христосъ молился Потъ кровавый                      | 29   |
| Художники ее любили воплощать                       | 223  |
| Царевна Софья (начало трагедія)                     | 182  |
| TT.                                                 | 172  |
| царство сна                                         | 67   |
|                                                     | 289  |
| Часто ты шепчешь, дитя, засыпая                     | 317  |
| Чего тебе нужно, тихая ночь                         | 86   |
| Червякъ, раздавленный судьбой                       | 275  |
| Что было до тебя                                    | 284  |
| Чтобъ вы все поняли, — начну издалека               | 204  |
| Что дамъ я имъ, что въ силахъ.                      | 289  |
| Что день, то тяжельй бороться и дышать              |      |
| Что сталось съ голубкой моей дорогой                | 282  |
| Что я скажу тебъ, мой бъдный, бъдный другъ          | 284  |
| Чудный, свытлый міръ Ни вьюгь въ немъ, ни тумановъ. | 56   |
| Чу, кричитъ буревъстникъ                            | 302  |
| Чуть останусь одинь-и во мнв подымаеть              | 54   |
| Шествіе (Сонъ)                                      | 332  |
| Illиня, взвилась зм'вей сигнальная ракета           | 290  |
| Шуменъ праздникъ не счесть приглашенныхъ гостей     | 173  |

|                                               |   |   |   |   |   |    |    | CTP. |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|------|
| Шуменъ праздникъ (варіантъ)                   | 0 |   |   |   |   | e  |    | 203  |
| Эта страстная ночь и зоветь, и томить         |   |   |   |   |   |    |    | 176  |
| Эпиграфъ къ одной изъ тетрадей                |   | ٠ |   |   |   | ٠  |    | 217  |
| Эти думы не новы; когда-то онв                | ٠ |   |   |   |   |    |    | 288  |
| Это не пъсни-это намеки                       |   |   |   |   | ٠ |    | ٠  | 102  |
| Я безумно рыдалъ                              | • |   |   |   |   |    |    | 239  |
| Я-бъ умереть хотълъ на крыльяхъ упоенья       |   |   |   |   |   |    |    | 138  |
| Я быль на стражъ                              |   |   |   |   |   |    |    | 254  |
| Я бълой Ниццы не узналъ                       |   |   | * |   |   | ۰  | ٠  | 304  |
| Я вамъ пишу, хотя тревожныя                   |   |   |   |   |   |    |    | 156  |
| Я васъ собралъ, старъйшины Непала             |   |   | ٠ | ۰ |   |    |    | 339  |
| Я видълъ сонъ: мнъ снилась ночь глухая        |   |   |   |   |   | ,  |    | 283  |
| Я вновь одинъи вновь кругомъ                  |   |   |   | : |   |    |    | 21   |
| Я встрътилъ новый годъ одинъ                  |   |   |   |   |   |    |    | 165  |
| Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья.   |   |   |   |   |   |    |    | 55   |
| Я васъ ждала вчера                            |   |   |   |   |   |    |    | 204  |
| Я вчера схоронилъ мою музу                    |   |   |   |   |   |    |    | 330  |
| Я глядъль, какъ заря угасала вдали            |   |   |   |   |   |    |    | 299  |
| Я долго счастья ждаль                         |   |   | 4 |   |   |    |    | 255  |
| Я думаль, жизнь, что ты                       |   |   |   |   |   |    |    | 244  |
| Я заглушилъ мои мученья                       |   |   |   |   |   |    |    | 124  |
| Я зажегъ свой фонарь                          |   |   |   |   |   |    |    | 129  |
| Я ихъ не назову врагами                       |   |   |   |   |   |    | Ċ  | 238  |
| Я молился сегодня о ней                       | Ċ |   |   | i |   | Ť  | i  | 140  |
| Я началь вашъ альбомъ печальными строкамп.    |   |   |   |   |   |    |    | 318  |
| Я не знаю, за что ты                          |   |   |   |   | i |    |    | 262  |
| Я не Тому молюсь, кого едва дерзаеть          |   |   |   |   | • | •  | •  | 47   |
| Я не щадилъ себя: мучительнымъ сомивньямъ.    |   |   | ٠ |   |   |    | ľ  | 75   |
| Я плакаль тяжкими слезами                     | Ċ | · | • | • |   | ·  |    | 198  |
| Я помню, въ минувшіе, дітскіе годы            |   |   | • |   | 6 |    |    | 154  |
| Я поняль, отчего                              |   | , | ٠ | • | • |    | ·  | 153  |
| Я поняль, о чемъ, какъ могучій органъ.        | • | • | • | • | • | •  | ٠  | 328  |
| Я приглядълся къ ней, къ нарядной красотъ.    | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | •  | *. | 99   |
| Я пришелъ къ тебъ съ открытою душою           |   | • | • | • | • |    | •  | 77   |
|                                               |   | • | ٠ | • |   | •  | •  | 276  |
| Я раньше вышель въ путь, чъмъ сверстники мог  |   | • |   | • | • | •  |    | 320  |
| Я росъ тебъ чужимъ                            | • | ٠ | • | • | ٠ |    | ٠  | 219  |
| Я сегодня въ кого-то, какъ мальчикъ, влюбленъ | ٠ | • |   | • | ٠ | ٠  |    | 226  |
| Я слышу ихъ, я вижу пхъ                       | ۰ |   | ٠ | 0 |   | ٠  |    | 155  |
| Я такъ долго напрасно молилъ о любви          | • | 0 |   |   | ٠ | ٠. | á  | .9   |
| Я чувствую и силы, и стремленье               |   |   | ٠ |   | 0 |    | *  | 67   |
| Я шель къ тебъ На землю упадалъ               |   |   | 0 |   |   | 0  | 9  | 07   |

#### Матеріалы для статистики изданій Надсона.

При жизни поэта.

| I             | издані  | е (  | 600   | ЭК | (3.) |     |     |      | . В | ъ мартъ    | 1885 | Г. |
|---------------|---------|------|-------|----|------|-----|-----|------|-----|------------|------|----|
| II            | 22      | (    | 1.000 | 95 | , )  |     |     |      | . , | , январъ   | 1886 | 99 |
| III           | "       | (    | 1.000 | 22 | )    |     |     |      | 2   | , мартъ    | 1886 | 99 |
| IV            | "       | (    | 1.000 | 99 | )    |     |     |      | 75  | , сентябръ | 1886 | 99 |
| V             | "       | (    | 1.000 | 99 | )    |     |     |      | 99  | декабръ    | 1886 | 22 |
|               |         |      |       |    |      |     |     |      |     |            |      |    |
| Послъ смерти. |         |      |       |    |      |     |     |      |     |            |      |    |
| VI            | Солдат  | гень | изд.  | (2 | .400 | 0 ; | эк: | 3.). | ВЪ  | августъ    | 1887 | 27 |
|               | изданіє |      |       |    |      |     |     |      | 12  | октябръ    | 1887 | 22 |
| VIII          | 27      | (    | 6.000 | 23 | ) .  |     |     |      | 22  | мартъ      | 1888 | ,  |
| IX            | 99      | (    | 6.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 39  | январъ     | 1889 | 29 |
| X             | 77      | (    | 6.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 99  | іюнъ       | 1890 | 22 |
| XI            | "       | (    | 6.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 27  | январѣ     | 1892 | 99 |
| XII           | 99      | (    | 6.000 | 22 | ) .  |     |     |      | 22  | ноябръ     | 1893 | 99 |
| XIII          | 99      | (    | 6.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 29  | мартъ      | 1895 | 99 |
| XIV           | 99 25   | (    | 6.000 | 93 | ) .  |     |     |      | 99  | сентябръ   | 1896 | 99 |
| XV            | **      | (    | 6.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 99  | октябръ    | 1897 | 99 |
| XVI           | 99      | (    | 6.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 27  | октябрѣ    | 1898 | 22 |
| XVII          | "       | (    | 6.000 | 22 | ) .  |     |     |      | 77  | октябрѣ    | 1899 | 99 |
| XVIII         | **      | (1   | 2.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 22  | маѣ        | 1900 | 99 |
| XIX           | 99 11   | ( (  | 3.000 | 37 | ) .  |     |     |      | 29  | апрълъ     | 1902 | 99 |
| XX            | 99      | ( !  | 9.000 | 77 | ) .  |     |     |      | 22  | апрълъ     | 1903 | 77 |
| XXI           | 99      | ( {  | 0.000 | 93 | ) .  |     |     |      | 22  | декабръ    | 1904 | "  |
| XXII          | 99 ·    | (1   | 2.000 | 93 | ) .  |     |     |      | 22  | октябрѣ    | 1906 | "  |
| IIIXX         | 99      | (12  | 2.000 | 99 | ) .  |     |     |      | 29  | маъ        | 1908 | 27 |

Итого... 133.000 экз.







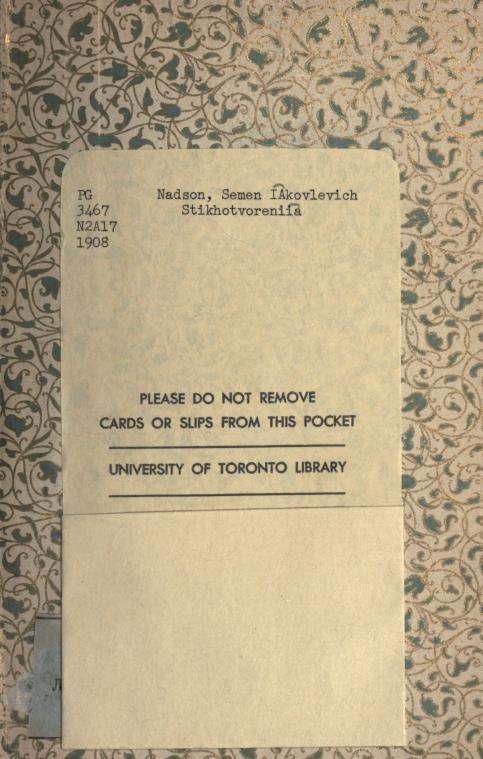

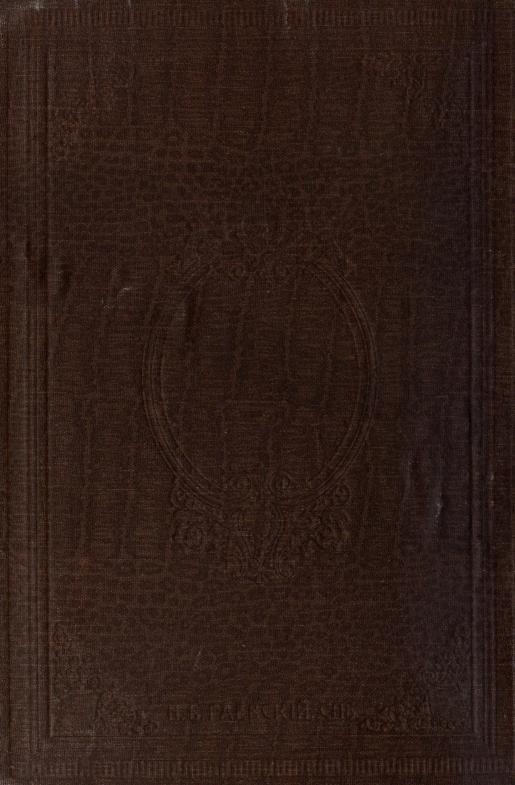